

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

### Правила использования

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях. Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отиравляйте автоматические заиросы.

Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  - В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
  - Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

### О программе Поиск кпиг Google

Muccus Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице http://books.google.com/



VB 7335.25,2



HARVARD COLLEGE LIBRARY



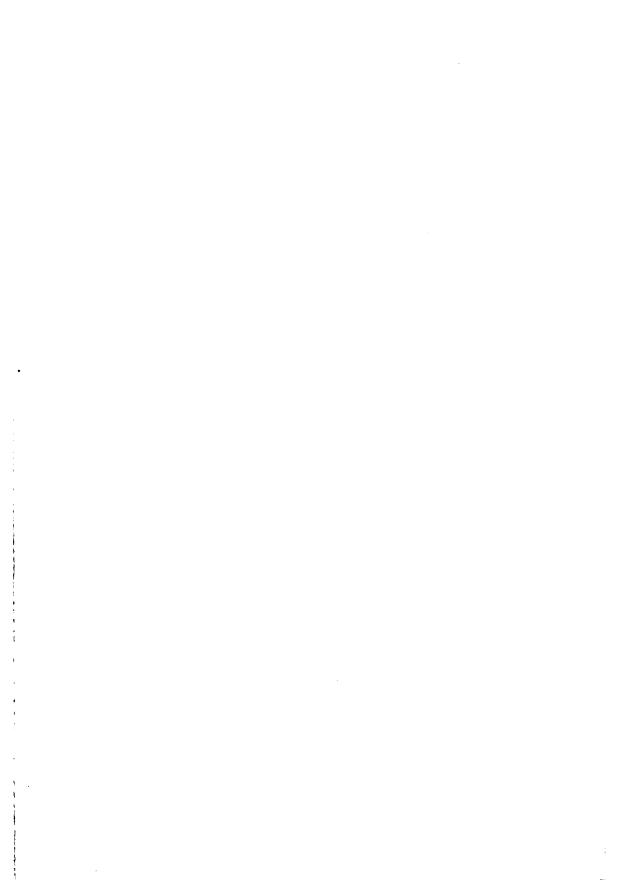

VB 7335 25,2



HARVARD COLLEGE LIBRARY





VB 7335.25,2



HARVARD COLLEGE LIBRARY





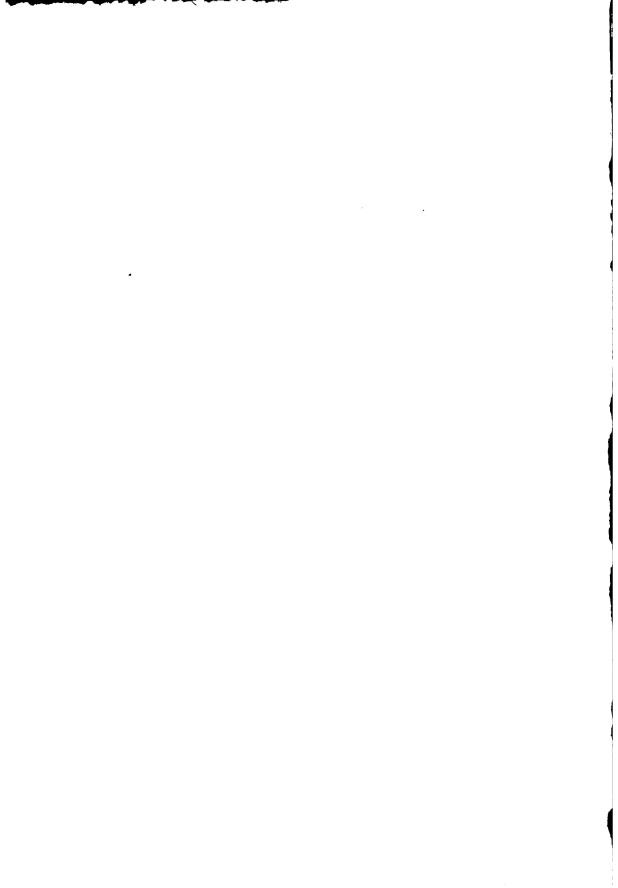

2450/20

# Въ защиту слова.

сворникъ.

### I.

Стать в., стадота орежів в замістки: Н. К. Михайловского, А. В. Пішехонова, П. Н. Милюкова, К. К. Арсеньева, Вл. Г. Королевко, О. Н. Чюминов, Н. А. Рубанина, Дільев, С. Я. Елипенескато, Ма. Накивина, В. І. Ділитрієвой, П. Ф. Якубонича, В. А. Микотина, П. В. Мокісескато, Ф. А. Шербини, Вл. А. Розенберга, О. Д. Батюшкова, Е. Н. Чирикова, М. В. Ватсонъ, Н. Гарина, В. Я. Богучарскаго, В. К. Агафонова, О. Н. Ольневсь, Н. И. Коробки, А. И. Мванчинъ-Писарева, С. Н. Проконовича, В. Смирнова, А. Б. Петришева, К. С. Бараниевича, А. Г. Горифельда, М. Н. Сліпповой, И. П. Білоконекаго, С. О. Русовой, Е. В. Святловскаго, П. И. Базрамберга.

2-е издание безъ перемънъ.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія Н. Н. Влобунова, Лигонская ул., д. № 34. 1905. VB7335.25.2



### СОДЕРЖАНІЕ:

|             |                                                           | CTP.    |
|-------------|-----------------------------------------------------------|---------|
| 1)          | Н. К. Михайловскій. * . *                                 | 1— 6    |
| 2)          | А. В. Пъшехоновъ. Защита слова                            | .7— 9   |
| 3)          | П. Н. Милюновъ. Субъективное и соціологическое обосно-    |         |
| •           | ваніе свободы печати                                      | 10 26   |
| 4)          | Н. Н. Арсеньевъ. Безцензурность и подцензурность          | 27 32   |
| 5)          | Вл. Г. Нороленко. О свободъ печати (Разговоръ)            | 33 36   |
| 6)          | О. Н. Чюшина. Стихотвореніе.                              | 37      |
| 7)          | Н. А. Рубанинъ. Читатели между строкъ (Разговоръ въ       |         |
| • ,         | вагонъ)                                                   | 38 47   |
| 8)          | Діонео. Страница изъ исторіи одесской печати              | 48 56   |
| 9)          | С. Я. Елпатьевсній. Слово (Легенда)                       | 57— 60  |
| 10)         | Ив. Намивинъ. Съятели (Съ натуры)                         | 61 66   |
| 11)         | В. І. Динтріова. Первая корреспонденція (Изъ воспоминаній |         |
| ,           | сельской учительницы)                                     | 67 80   |
| 12)         | П. Ф. Янубовичъ. Стихотворенія                            | 81 83   |
| 13)         | В. А. Мякотинъ. Одна страница изъ новъйшей исторіи        |         |
| ` '         | русской печати                                            | 84105   |
| 14)         | П. В. Моніевскій. О свободъ критики                       | 106112  |
| <b>15</b> ) | Ф. А. Щербина. Подъ цензурой                              | 113121  |
| 16)         | Вл. А. Розенбергъ. Ошибка сената                          | 122-136 |
| 17)         | Ө. Д. Батюшковъ. Опекунамъ слова                          | 137—141 |
| 18)         | Е. Н. Чириновъ. О томъ, какъ газета сама себя высъкла.    | 142—144 |
| 19)         | М. В. Ватсонъ. Родная печать (Стихотвореніе)              | 145146  |
| 20)         | Н. Гаринъ. *, *                                           | 147     |
| 21)         | В. Я. Богучарскій. Законъ и жизненная практика (Ма-       |         |
|             | ленькая справка)                                          | 148—151 |
| 22)         | В. Н. Агафоновъ. Русская цензура и рубль                  | 152156  |
| 23)         | О. Н. Ольнемъ. Свобода слова (Набросокъ)                  | 157—162 |
| 24)         | Н. И. Норобна. Вредныя буквы                              | 163-174 |
| /           |                                                           |         |

|     |                                                         | CTP.    |
|-----|---------------------------------------------------------|---------|
| 25) | А. И. Иванчинъ-Писаревъ. Оригинальный цензоръ           | 175-180 |
| 26) | С. Н. Проноповичъ. Свобода печати                       | 181-185 |
| 27) | В. Смирновъ. Цъпи. (Стихотвореніе)                      | 186     |
| 28) | А. Б. Петрищевъ. Недъля въ провинціальной редакціи .    | 187198  |
| 29) | Н. С. Баранцевичъ. Сонъ Лампіонова                      | 199-204 |
| 30) | А. Г. Горноольдъ. Защита слова въ русской лирикъ        | 205216  |
| 31) | М. Н. Слъпцова. Цензура послъ цензуры                   | 217-223 |
| 32) | И. П. Бълоконскій. Цензурная нецензурность (Отрывки     |         |
| -   | изъ воспоминаній литератора)                            | 224-234 |
| 33) | С. Ө. Русова. Шевченко (Письмо изъ Малороссіи по поводу |         |
|     | 200-лътія печати)                                       | 235239  |
| 34) | Е. В. Святновскій. Изъ воспоминаній провинціальнаго     | •       |
|     | журналиста                                              | 240-247 |
| 35) | П. И. Бларамбергъ. Цензура въ музыкъ (Изъ личныхъ       |         |
| •   | воспоминаній)                                           | 248255  |

Необходимость и благотворность свободы печати есть для меня такая же аксіома, какъ дважды два—четыре. Доказывать се я не умью. За всю свою почти полувъковую литературную дъятельность я, кажется, только одинъ разъ коснулся этой темы, да и то не для аргументаціи въ пользу свободы печати, а для указанія условій возможности ея осуществленія. Дъло было въ 1880 году, когда печать чуть-чуть вздохнула и ходили слухи объ учрежденіи коммиссіи для пересмотра законовъ о печати съ участіемъ представителей литературы. См. Сочиненія, т. IV. "Литературныя замътки 1880 г.", стр. 935 (съ предпослъдняго абзаца)—939 (до предпослъдняго абзаца). Если хотите перепечатайте.

Ник. Михайловскій.

...Совсъмъ это недавно я фантазировалъ, подъ вліяніемъ "дѣльнаго разговора" и извъстія о коммиссіи для пересмотра законовъ о печати, съ допущеніемъ въ ту коммиссію представителей печати.

Мечтаю я прежде всего, что представители эти не по одиночкъ и не случайно въ коммиссію приглашаются, какъ вздумается членамъ коммиссіи. Нътъ, литераторамъ предложено самимъ выбрать изъ своей среды депутацію, которая постоянно присутствуеть въ засъданіяхъ коммиссіи. Это и для самой коммиссіи удобно, ибо случайно выхваченный изъ среды писателей человъкъ не всегда быль въ состояніи дать требуемыя разъясненія по тому или дру-

гому вопросу. Далъе, въ составъ депутатовъ входять и представители провинціальной печати. И это очень хорошо, потому что исторія, напримъръ, "Камско-Волжской Газеты", "Кіевскаго Телеграфа", газеты "Сибирь", газеты "Обзоръ" показываеть, что провинціальной литературіз есть что разсказать, разсказать нізчто особенное, спеціальное, по особому положенію ея относительно мъстной администраціи, но, виъсть съ тымъ, нъчто и въ общемъ смыслъ поучительное. Затъмъ все идетъ какъ по маслу. Члены коммиссіи одушевлены искреннимъ уваженіемъ къ свободъ печатнаго слова и горячимъ желаніемъ, чтобы литература расцвъла, какъ пышный цвътъ; о самихъ литераторахъ, разумъется, и говорить нечего, а потому первыя станціи на пути къ свободъ печати проходятся легко и быстро: единогласно, безъ колебаній, пререканій, сомніній, отміняются предварительная цензура для провинціальных визданій и административныя взысканія для всехь, отмѣняется не тотъ или другой видъ этихъ взысканій, а самый ихъ принципъ. Установляется коренное, руководящее для дальнъйшихъ работъ коммиссіи правило, что никакой, даже самый тяжкій проступокъ литературы не подлежить непосредственному воздъйствію главнаго управленія по дъламъ печати, а тымь паче какого-либо посторонняго въдомства. Отнынъ всякое преступленіе, совершенное путемъ печати, карается по суду и только по суду. Что касается формы суда, то этоть вопросъ моя мечта объгаеть. имъя въ виду нъчто, болъе въ фантастическомъ смыслъ заманчивое. Она установляетъ только самую общую формулу суда, выработанную европейской политической жизнью, а до извъстной степени и нашей собственною практикою: судъ долженъ быть независимый и гласный. Это, впрочемъ, само собою вытекаеть изъ коренного принципа свободы печати отъ давленія администраціи. Если судъ по дъламъ печати составится изъ элементовъ, прямо или косвенно зависимыхъ отъ администраціи, то это будеть лишь дальный шее развитие драматического представления, въ которомъ мы, литераторы, нынъ принимаемъ участіе.

До сихъ поръ, какъ видитъ читатель, ничего фантастическаго въ моей мечтъ нътъ. Напротивъ, все въроятно и въ дъйствительности будетъ происходить именно такъ, или почти такъ. По крайней мъръ, это совершенно въроподобно. Но въдь фантазія и всегда

такъ работаетъ: возьметъ зернышко дъйствительности, подлинной земной персти, и, постепенно одухотворяя его и поднимая къ въчно лазурному небу идеала, доводитъ, наконецъ, до размъровъ мало-мало не вавилонской башни. Какъ бы, однако, она высоко ни залетала, ея работа совершенно законна, если она логически развивается изъ первоначальнаго зернышка земной персти...

Естественное дъло, что съ установленіемъ коренного правила независимости печати оть администраціи падають не одни только административныя взысканія, но и всякаго рода внушенія со стороны администраціи. Отм'вняется, слідовательно, и постановленіе 1873 года, по которому, "если, по соображеніямъ высшаго правительства, найдено будеть неудобнымъ оглашеніе или обсужденіе въ печати, въ теченіе нъкотораго времени, какого-либо вопроса государственной важности, то редакторы изъятыхъ отъ предварительной цензуры повременныхъ изданій поставляются о томъ въ извістность черезъ главное управленіе по діламъ печати, по распоряженію министра внутреннихъ дълъ". И, конечно, всякій порадуется отмънъ этого тяжкаго не только для литературы, но и для всего общества права администраціи заграждать нечати уста по "вопросамъ государственной жизни". "Вопросъ государственной важности" — это что-то до такой степени общее, неуловимое, неопредъленное, что если бы мы, журналисты, даже не имъли на этоть счеть очень тяжелой практики, такъ и то знали бы, что въ эти огромныя скобки можно вставить решительно какое угодно вводное предложение. При случат и добромъ желаніи, можно, пожалуй, напримъръ, и г. Цитовича объявить неприкосновеннымъ во имя "вопроса государственной важности". Между тъмъ, какъ, собственно говоря, этотъ эксъ-профессоръ, но не эксъ-мудрецъ, есть не вопросъ государственной важности, а просто злобная бездарность. Если же дело идеть о вопросахь, дъйствительно, государственной важности, то тъмъ паче. Разъ литература не раба, закованная въ ручныя и ножныя кандалы и функція которой состоить въ позорномъ фиглярствъ для увеселенія публики; разъ она признана свободною выразительницею и руководительницею общественнаго митнія— "вопросы государственной важности" несомитьно входять въ пределы ея компетенцін. Это ясно, какъ божій день, и коммиссія,

безъ сомнънія, придеть къ такому логическому выводу сама собой, безъ указанія со стороны участвующихъ въ ся засъданіяхъ представителей печати.

Затьмъ господа литераторы почтительный предъявляють господамъ членамъ коммиссіи еще ныкоторыя соображенія, тоже безупречно логически вытекающія изъ основного положенія о независимости печати. Соображенія эти они излагаютъ, разумыется, не такъ, какъ слыдуетъ ниже, не въ формы вольнаго литературнаго произведенія, а въ дыловой формы какой-нибудь докладной записки. Для меня важна пе форма, а содержаніе.

Господа литераторы говорять:

Съ живъйшею благодарностью принимая даруемую намъ свободу и клятвенно обязуясь воспользоваться ею на благо родины по нашему крайнему разумънію, мы боимся, однако, что принятыя до сихъ поръ коммиссіей мёры еще не гарантирують намъ этой возможности служить родинъ честно, всъми своими силами. Мы боимся, что освобождение будеть только оффиціальное и номинальное. Представимъ себъ, что гласный и независимый судъ оправдаль привлеченнаго администраціей къ ответственности автора книги, издателя, редактора или сотрудника періодическаго изданія. Администрація, значить, ошиблась: въ книгь, или статьь, ньть ничего преступнаго, и потому она свободно вращается въ читающей публикъ, принося ей, можетъ быть, существенную пользу. будя въ ней добрыя чувства, свътлыя мысли, сообщая полезныя свъдънія. Гдъ же въ это время находится авторъ статьи или книги? Гдъ! По всей въроятности, онъ спокойно сидить въ своемъ рабочемъ кабинетъ и, нравственно поддержанный только-что пережитымъ торжествомъ истины и справедливости, готовитъ матерьялы для новаго труда. Онъ знаеть, что этоть новый трудъ будеть лучше предъидущаго, потому что скрасится свътомъ сознанія, что il y a des juges не только à Berlin. Онъ уже отсталь отъ "рабыхъ" привычекъ мысли и эмансипировался отъ "эфіопскаго" языка. Онъ съ радостнымъ тренетомъ следить за развитіемъ въ немъ истинно свободнаго и потому истинно служащаго родинъ писателя. Онъ знаетъ, что или администрація, наученная опытомъ, отнесется къ его новому труду внимательнъе и не найдеть въ немъ преступленія, котораго тамъ нізть, или же судъ

вновь воздасть должное истинь и справедливости... Онь не знаеть одного... Върите сказать, онъ очепь хорошо знаеть, но въ чаду успъха забыль, что можеть во всякую данную минуту очутиться въ мъстахъ, чрезвычайно удаленныхъ оть его рабочаго кабинета. Вы сами знаете, что въ такомъ путешествіи пъть ничего невозможнаго. При нынтынихъ въяпіяхъ въ сферахъ, власть имущихъ, позволительно надъяться, что администрація не будеть злоупотреблять этимъ правомъ или, точнте сказать, этою возможностью. Но, обсуждая законы о печати, мы должны имъть въ виду не то или другое настроеніе и не тоть или другой личный составъ администраціи, а принципъ. И понятно, что покуда, даже при политышей неприкосновенности литературнаго произведенія, самъ производитель его не будеть гарантированъ отъ печальныхъ случайностей, о настоящей свободъ печатнаго слова не можеть быть рти.

Такъ говорять господа представители печати, и господа члены коммиссіи благосклонно выслушивають ихъ рѣчи, признавая за ними и благонамѣренность, и логику. А такъ какъ мы находимся въ области фантазіи (пожалуйста, не забывайте!), то изъ дебатовъ, вызванныхъ приведенною рѣчью представителей печати, вырабатывается проектъ, рѣшительно уже ни съ чѣмъ несообразный. А именно, предполагается литераторовъ, не въ примѣръ прочимъ русскимъ гражданамъ, объявить какъ бы неприкосновенными: ни административной высылкѣ, ни аресту, ни обыску, ни какому другому воздъйствію администраціи безъ предписанія судебныхъ властей— они не подлежатъ. На сей конецъ имъ выдаются особые знаки для ношенія на груди или какіе шарфы что-ли, которые стоитъ только предъявить явившейся въ квартиру писателя полицейской власти, чтобы та почтительно ретировалась.

Господа литераторы, присутствующіе въ коммиссіи, сами отлично понимають, что проекть этоть, хотя и весьма лестный для ихъ самолюбія и совершенно логически вытекающій изъ основного пункта независимости печати, тѣмъ не менѣе фантастиченъ. Они конфузятся. Они говорять: мы великодушны; мы издревле привыкли заботиться о чужихъ дѣлахъ больше, чѣмъ о своихъ; мы не можемъ, не разрушая всѣхъ своихъ традицій, воспользоваться столь исключительнымъ правомъ, столь важною привилегіею и

прежде всего желали бы видъть всю Россію опоясанною шарфомъадминистративной неприкосновенности.

На это члены коммиссіи строго, но справедливо зам'вчають, что господа представители печати выходять изъ пред'вловъ лежащей передъ ними спеціальной задачи; что они призваны сюда зат'вмъ, чтобы участвовать въ обсужденіи законовъ, касающихся печати, а не зат'вмъ, чтобы печаловаться о Россіи и поднимать общіе вопросы; что они, "какъ пролетарій какой, все выше сферы своей л'взутъ".

Здѣсь я ставлю точку. Не потому, чтобы фантазія уже дошла до того предѣла, его же она (фантазія-то) прейти не можеть. Нѣть, ставлю точку единственно потому, что знаки препинанія существують и употреблять ихъ надо же. А какъ далека еще фантазія отъ своего предѣла, это читатель и самъ понимать можеть. А если понимаеть, то, вглядываясь въ отдаленныя перспективы, едва намѣченныя моей мечтой, онъ, конечно, признаеть, что праздникъ на нашей литературной улицѣ есть, вмѣстѣ сътѣмъ, и праздникъ на его, читательской, и даже, можно сказать, вообще обывательской улицѣ. Въ виду этого онъ, я думаю, не откажется вмѣстѣ со мной воскликнуть отъ имени современниковъ и потомства:

Да здравствуеть литература!..

(Сочиненія Н. К. Михайловскаго. Т. IV, стр. 535—539).

### Защита слова.

Судьбъ угодно было сдълать меня русскимъ писателемъ. Это значить, что каждая написанная мною строчка, прежде чъмъ появиться на свъть, можеть быть уничтожена или исковеркана.

За десять л'втъ, какъ я сд'влался писателемъ, мною уже много написано строкъ, оказавшихся неугодными цензуръ, и много уже гранокъ своихъ писаній я вид'влъ залитыми ея краспыми чернилами. Мн'в понятенъ смыслъ словъ, вложенныхъ Некрасовымъ въ уста Пушкину:

Кровь писателя... Мит знакомо содроганіе, которое охватываеть человітка передъ застінкомъ; я знаю боль, когда убивають мысль и калітчать слово; я извідаль муку, когда даже "рабымъ" языкомъ нельзя сказать, что хочешь, что долженъ...

И всетаки не о себъ, не о писателъ я думаю, когда мнъ при-ходится писать въ защиту слова.

\* \* \*

Участь читателя гораздо хуже.

Я знаю факты, о которыхь онь не узнаеть; я владвю мыслью, которая до него дойдеть лишь въ обрывкахъ; я вижу идеалы, которые его никогда, быть можеть, не освътять и не согръють... Писателю цензура зажимаеть роть, къ читателю же она забирается въ самую душу.

Чиновникамъ нътъ дъла до мукъ, въ которыхъ родилась мысль; имъ нътъ дъла до счастья, какое несетъ людямъ рожденное ею слово. Они помнять лишь двадцатое число, когда имъ платять жалованье. Его имъ платять за кресты, которые они ставять, и они орудують въ печати, какъ будто это Голгофа.

Что есть истина? вопросъ, оставленный безъ отвъта Христомъ, не смущаетъ чиновника. Гдъ же справедливость? Этотъ вопль, не разъ потрясавшій города и царства, не можетъ всколыхнуть сердца наемника. У него свой критерій для истины—воля Пилата; у него свой идеалъ справедливой жизни — какъ бы угодить начальству.

Наемники хозяйничають въ умъ и сердцъ моего друга-читателя, насилують его мысль и совъсть. Они навязывають ему отвъты на самые трудные вопросы бытія, подсовывають ръшенія самыхъ сложныхъ задачъ жизни.

Я вижу это насиліе. Я самъ читатель и знаю, что это надо мною насиліе.

И всетаки не о себъ, не о читателяхъ я думаю.

\* \*

Насъ, писателей,—тысячи; насъ, читателей,—сотни тысячъ, но, въдь, есть еще милліоны... И о нихъ нельзя не думать.

"Кто, въ самомъ дѣлѣ,—писалъ уже я,—сильнѣе всего заинтересованъ въ распространеніи истины? Конечно тѣ, которымъ она даже въ малой долѣ ея еще неизвѣстна. Кто сильнѣе всего нуждается въ сираведливости? Конечно тѣ, которые на протяженіи всей тысячелѣтней исторіи ни разу ея не видѣли". И противъ кого въ сущности направлены всѣ цензурныя гоненія? Противъ этой именно безправной и безгласной массы.

Кто-жъ не знаетъ, что чѣмъ прямѣе дорога къ ней, тѣмъ больше мысль встрѣчаетъ заставъ, и чѣмъ отзывчивѣе на ея нужды слово, тѣмъ больше крестныхъ страданій оно должно вынести. Не ради насъ сооруженъ застѣнокъ. Это къ народу не пускаютъ истину, это его заглушаются вопли...

И я думаю, что "оглушаемый изо дня въ день грохотомъ фабричныхъ машинъ рабочій, періодически опухающій отъ цынги мужикъ и медленно, но неуклонно, вымирающій чукча, — хотя бы они никогда не брали въ свои намозоленныя руки книги и газеты, хотя бы они были вовсе безграмотны и даже не знали о существованіи печати, — не менъе, но во много разъ сильнъе заинтересованы въ ея свободъ, чъмъ самые просвъщенные слои населенія".

Я върю въ силу человъческой мысли, неустанно стремящейся къ правдъ, и въ обаяніе убъжденнаго слова, возвъщающаго ее міру. Я знаю, что подъ ихъ вліяніемъ даже въ средъ исконныхъ враговъ народа выростають беззавътно преданные ему дъятели. Когда же эта мысль и это слово проникнутъ въ массу, то они превратять ее въ грозную для всъхъ насильниковъ силу. Свобода слова для меня сливается со свободой народа. Это—предтеча народнаго счастья.

И когда я пишу въ защиту слова, то не сомнъваюсь, что участвую въ великомъ дълъ—въ защитъ многомилліонной массы униженныхъ и обиженныхъ отъ насилій, какія въками творятся надъ ними.

А. Пъшехоновъ.

## Субъективное и соціологическое обоснованіе свободы печати.

"Я не отрицаю, что для церкви и для государства въ высшей степени важно смотреть блительнымъ окомъ, какъ ведуть себя книги, такъ же какъ и люди: потому что книги не суть безусловно мертвыя вещи, но заключають въ себъ жизненную способность-быть такими же деятельными, какъ та душа, порождение которой онъ составляють; или даже болье—онъ содержать въ себь, какъ въ сосудь, чистыший и сильныйший экстракть той живой мысли, которая ихъ создала. Я знаю, что онъ обладають такой же жизнью и могучей производительной силой, какъ легендарные драконовъ зубы; и будучи разсыяны повсюду, могуть выростить вооруженныхъ людей. И однако же, съ другой стороны, почти одно и то же-убить человъка, или уничтожить хорошую книгу. Кто убиваеть человъка, тотъ убиваеть разумное существо, подобіе Божіе; но вто уничтожаеть хорошую книгу, тоть убиваеть самый разумъ... Поэтому надо быть очень осторожнымъ, когда начинаешь преследование противъ живыхъ трудовъ общественнаго двятеля и разбиваешь эту замаринованную жизнь человъческую, препарированную и сберегаемую въ книгахъ; ибо такимъ образомъ можетъ быть учиненъ родъ человъкоубійства, которое не ограничивается разрушениемъ отдъльной жизни, но поражаеть также ту эфирнуюиятую стихію, которою дышеть разумь; убиваеть уже не одну жизнь, а самое безсмертіе".

Мильтонг. Ареопантика. "Лучше быть безъ парламента, чёмъ безъ свободы печати; лучше отказаться оть отвётственности министровь, оть Навеас Согриз Асt, отъ права разрёшенія налоговъ, чёмъ оть свободы печати—потому эта свобода, все равно, вернеть всё остальныя. Периданг.

"Государство можеть быть приведено въ смятение всявдствие того, что говорять журнялы; но оно можеть погибнуть всявдствие того, что они молчать".

де-Бональдъ.

Если вы спросите обыкновеннаго средняго англичанина, что онъ думаеть о свободъ печати, онъ, въроятно, очень удивится и

будеть поставлень въ затруднение: онъ давно уже объ этомъ сюжеть не думаетъ. И если вы будете всетаки настаивать, онъможеть быть скажеть вамъ, что разсуждать о свободъ печати— это то же самое, что толковать о важности здоровья, объ употреблени вилки и ножа за столомъ, о незамънимости желъзныхъ дорогь для цивилизации или о пользъ стекла, и что лучше всего предоставить всъ эти темы гимназистамъ среднихъ классовъ.

Но если вы спросите о томъ же предметь русскаго государственнаго человъка, --- я не знаю, что онъ подумаеть, --- скажеть же онъ безъ сомнвнія, если, разумвется, онъ настоящій государственный человъкъ, что свобода печати недопустима при существующемъ порядкъ вещей, что ножомъ можно обръзаться и что излишество здоровья ведеть къ распущенности. Вы могли бы возразить, конечно, въ качествъ простого смертнаго, что abusus non tollit usum, элоупотребленіе не исключаеть употребленія. Но это показало бы только, что вы игнорируете основную аксіому этой государственной мудрости: ту, на которой основана вся сила толькочто приведенныхъ аргументовъ. Это-извъстная аксіома о "bornirter Unterthanenverstand"—о безнадежно-ограниченномъ умъ подданныхъ, -- такомъ ограниченномъ, что, дъйствительно, за каждымъ субъектомъ, употребляющимъ ножъ, необходимо долженъ стоять другой субъекть, чтобы наблюдать, какъ бы первый не причинилъ себъ поврежденія.

Когда Бисмаркъ въ одной изъ своихъ рѣчей (1874) сказалъ: "мы — тоже люди и не можемъ дать ничего свыше человѣческихъ силъ", онъ несомнѣнно нарушилъ эту аксіому государственной мудрости. Немудрено послѣ этого, что ему пришлось продолжить свою рѣчь слѣдующимъ образомъ: "во всемъ новомъ режимѣ я ничего такъ не цѣню, какъ абсолютную публичность: ни одинъ уголокъ общественной жизни не долженъ оставаться не освъщеннымъ. Я благодаренъ за самую рѣзкую критику, если только она фактична".

Чтобы избъжать подобнаго вывода, Бисмарку, очевидно, не слъдовало допускать своей основной посылки: "мы—тоже люди". Онъ долженъ былъ бы разсуждать, какъ разсуждаль другой знаменитый государственный человъкъ двумя съ половиной въками раньше. Для того "народъ" былъ "вьючными животными, кото-

рыя такъ привыкли носить тяжести, что отдыхъ портитъ ихъ больше, чъмъ трудъ". "Какъ организмъ, который со всъхъ сторонъ имълъ бы глаза, былъ бы чудовищнымъ", говорить онъ, "такъ было бы уродливо и государство, если бы всъ подданные въ немъ были ученые. Въ пемъ мало осталось бы повиновенія, а гордость и самомнъніе вошли бы въ привычку. Занятіе литературой... въ короткое время опустошило бы разсадникъ солдатъ, которые воспитываются скоръе въ атмосферъ грубости и невъдънія, чъмъ среди утонченности просвъщенія". Такъ долженъ былъ говорить государственный человъкъ, не допускавшій права свободнаго сужденія и критики со стороны ограниченныхъ умомъ подданныхъ.

Послѣ этихъ словъ Ришелье фраза Бисмарка: "мы тоже люди"— указываетъ намъ на цѣлый переворотъ, совершившійся въ промежуткѣ. Очевидно, прежде чѣмъ рѣшился повторить эту фразу Бисмаркъ, ее много и долго пришлось твердить тѣмъ, кого Ришелье сравнивалъ съ "вьючными животными". Смыслъ переворота заключается именно въ томъ, что эти "мулоподобные" заявили, что они "тоже люди", и заставили признать за собой свои права человѣка и гражданина.

Сила этого заявленія всецёло основывалась на степени организованности, убъжденности и сознательности тъхъ людей, которые его сдълали. Но сами они были очень далеки отъ того, чтобы видъть эту силу въ самихъ себъ. Имъя передъ собой такого сильнаго врага, какимъ они привыкли считать государство и его представителей, они постарались отыскать для своихъ человъческихъ правъ такое основаніе, которое было бы какъ можно дальше и какъ можно болве независимо отъ государства. Они нашли это основание въ неизмѣнномъ порядкѣ вещей, установленномъ Богомъ или природой. Такимъ образомъ, права человъка явились на свъть, какъ "естественныя права". Съ этой точки эрвнія, напримъръ, французскій комментаторъ "правъ человъка" Acollas находиль, что даже прибавка къ этой формуль слова "гражданинъ" не только излишия, но и опасна, такъ какъ она лишь ослабляеть незыблемость человъческихъ правъ. "Человъкъ", человъческая природатаковъ верховный источникъ "человъческихъ правъ"; искать подтвержденія этихъ правъ въ положенін человька, какъ "гражданина", добиваться, такъ сказать, общественной санкціи этихъ правъ — не значить ли это отрицать абсолютность и непререкаемость санкціи, даваемой имъ самой человъческой "природой"?

Такъ какъ эта точка зрѣнія на человъческія права до сихъ поръ продолжаеть находить себѣ защитниковъ и такъ какъ, съ нашей точки зрѣнія, она совершенно не выдерживаеть критики, то мы предполагаемъ разсмотрѣть въ этой статьѣ, какой болѣе научной точкой зрѣнія она можеть быть замѣнена. Этотъ разборъмы начнемъ короткой исторической справкой.

Дъйствительно, при первомъ появленіи въ цивилизованномъ міръ ученія о человъческихъ правахъ ученіе это носило, какъ мы только что замътили, субъективный характеръ и искало себъ опоры скорбе въ индивидуальной, чёмъ въ соціальной сторонъ человъческой психики. Пользуясь терминами Н. К. Михайловского, можно было бы сказать, что почвой, на которой развилось въ цивилизованномъ человъчествъ сознаніе правъ человъка, были скоръе волненія "совъсти", чъмъ требованія "чести". Сознаніе независимости личности отъ государства выработалось въ сферъ вопросовъ религіозныхъ, прежде чемъ оно нашло себе примененіе въ сферѣ правовыхъ отношеній. Требованія религіи отъ человѣческой совъсти по существу не допускали компромисса ни съ какими другими требованіями; стоило только появиться такой религіи, которая делала личную совесть верховнымъ судьей въ вопросе спасенія и в'вчной жизни, чтобы тотчась же заявлено было и требованіе полной и безусловной свободы для этой совъсти въ исполненіи ея религіозной задачи. "Вопросы религіозные и способы служенія Богу совствит не ввтрены нами никакой земной власти": эта формула принадлежить англійскимъ религіозно-политическимъ радикаламъ-"уравнителямъ" XVII стольтія: они предложили ее въ 1647 г. индепендентамъ — солдатамъ Кромвеля и представили парламенту, съ просьбой передать ее для подписи всему англійскому народу. Напомнимъ, что всего четырьмя годами раньше (1644) написанъ былъ безсмертный памфлетъ Мильтона въ защиту свободы печати, и что, въ существенномъ, онъ стоитъ на той же теоретической почвъ свободы совъсти, въ смыслъ, по преимуществу, религіознаго убъжденія.

Америка послужила затъмъ той лабораторіей, въ которой это-

основное требованіе свободы религіозной совъсти разрослось малопо-малу въ цълый каталогь человъческихъ правъ. Въ пересъченныхъ холмами долинахъ новой Англіи сторонники новыхъ религіозныхъ убъжденій заключили между собой цълый рядъ "общественныхъ договоровъ", которыми каждая маленькая группа переселенцевъ торжественно создавала "политическое" или "религіозное тъло", выговаривая при этомъ полную независимость религіознаго убъжденія отъ вновь создаваемой политической организаціи. Такимъ образомъ, моральное требованіе создавало для себя
юридическую защиту, и тъмъ самымъ "свобода совъсти" превращалась въ "право человъка". Дальнъйшій и весьма важный шагъ
въ этомъ направленіи былъ сдъланъ подъ прямымъ давленіемъ
антагонизма между Америкой и Англіей.

Какъ извъстно, столкновенія между колонистами и метрополіей начались изъ за вопроса о правъ англичанъ облагать колонистовъ налогами. Колонисты доказывали, что, дъйствуя такимъ образомъ, Англія нарушаеть собственную конституцію. Но когда дъло дошло до открытой борьбы, колонисты перенесли споръ на болье принципіальную почву: Англія нарушаеть не только положительный, писаный законъ, но самыя основныя человъческія права колонистовъ. Уже въ 1764 г. встръчаемъ у Джемса Отиса эту формулу. "Естественныя, основныя и неотчуждаемыя права колонистовъ", по его словамъ, "сохранили бы свою силу, что бы ни случилось съ писаными законами; они не могутъ быть отмънены до второго пришествія".

Такимъ образомъ, "человъческія права" колонистовъ становились подъ защиту "естественнаго закона", независимаго отъ человъческаго, а потому непререкаемаго и непреложнаго, какъ законъ природы. Само собой разумъется, что при этомъ "естественныя права" не только не могли основываться на "общественномъ договоръ", но, напротивъ, ръзко противополагались этому договору, какъ нъчто предшествующее ему, независимое отъ него и не могущее быть отмъненнымъ никакимъ договоромъ. По словамъ Дикинсона, одного изъ патріотовъ "революціонной эпохи", права наши не вытекаютъ изъ хартій, потому что хартіи есть только заявленія объ имъющихся уже налицо правахъ. Они не зависятъ отъ пергамента и печати, а "происходять отъ царя царей и Господъ

всей земли". По словамъ Гамильтона, эти права "написаны солнечнымъ лучомъ въ цъломъ составъ человъческой природы, рукой самого Божества, и никогда не могутъ быть затемнены или вычеркнуты какой-либо человъческой властью". Замътимъ, что ръчь здъсь шла уже не только о религіозномъ убъжденіи; подъ "человъческими правами" разумълись тогда права "жизни, собственности и стремленія къ благополучію".

Колонисты взяли всё эти формулы готовыми—преимущественно изъ англійской литературы XVII стольтія и особенно изъ знаменитыхъ двухъ трактатовъ Локка. Но они впервые сообщили вполнъ жизненный и реальный смыслъ отвлеченнымъ теоріямъ: ихъ "человъческія права" были такъ же конкретны и осязаемы, какъ и ихъ "общественные договоры". Для большей осязательности эти права необходимо было перечислить поименно: и такимъ образомъ появилось впервые въ революціонныхъ хартіяхъ (начиная съ Вирджинской 1776 г.) точное и прямое указаніе на "свободу печати".

Теперь вникнемъ нъсколько глубже въ вопросъ, поставленный нами вначалъ. Чъмъ, въ самомъ дълъ, мотивировалась абсолютность, безусловность "человъческихъ правъ" при первомъ появленіи этого понятія? Несомн'інно, эти права противополагались правамъ, получившимъ общественное (civil или municipal) происхожденіе. Уже у Винтропа встръчаемъ это прямое противоположеніе. Онъ дълить "свободу" на два разряда: свобода естественная и свобода гражданская, или федеральная. Естественная свобода безусловна и неограниченна; гражданская свобода установлена "договорами". Итакъ, естественная свобода имфеть вифгосударственное происхождение. Но слъдуеть ли отсюда, чтобъ ея источникъ былъ вполнъ индивидуалистиченъ, т. е. что въ самомъ дълъ "естественное право" есть право изолированнаго человъка, въ противоположность общественному человъку? Въ такомъ случав было бы справедливо возражение, которое часто и дълалось, -что такого права и такого человъка не существуетъ и что всякое право, чтобы быть "правомъ", должно имъть общественное происхожденіе и санкцію. Несомнівню, такое возраженіе и иміветь всю силу противъ популярнаго, упрощеннаго пониманія теоріи естественнаго права. Но мы думаемъ, что теорія уже въ первой

своей формулировив была настолько широка, что приведенный аргументь отчасти теряеть свое значеніе. На самомъ діль "естественный законъ", въ пониманіи основателей теоріи, есть законъ божественный и, конечно, проникаеть все твореніе, всё части "природы", включая, въ извъстномъ смыслъ, и человъка, и даже общество. Выражаясь теперешними терминами, это вовсе не "законъ" естественныхъ наукъ -- "природы" -- въ противоположность человъку и обществу, а законъ вообще-въ научномъ смыслъ слова, -- въ противоположность произволу и случайности. "Человъческая природа" и "природа общества", несомибино, не только не исключались изъ сферы дъйствія этого лестественнаго закона". но прямо и формально введены были въ эту сферу самой теоріей. Правда, "природа общества" фигурировала въ теоріи въ видъ гипотетическаго "естественнаго состоянія"; но достаточно прочесть соотвътствующія мъста въ трактать Локка, чтобы убъдиться, что "естественное состояніе" людей вовсе не есть состояніе Робинзоновъ, а тоже общественное состояніе, только безъ формальнаго "договора": состояніе, очень хорошо знакомое переселенцамъ въ Америку. Это состояніе отчасти напоминаетъ современную идею анархизма, но очень мало имфетъ общаго съ идеей внф-общественнаго и до-общественнаго состоянія, какъ стали представлять "состояніе природы" поздивищіе теоретики. Такимъ образомъ, при всей склонности къ индивидуализму, --- вполнъ индивидуалистической первоначальная теорія "естественныхъ правъ" не была. Она, конечно, страдала неопредъленностью, и идея божественнаго порядка далеко не получила въ ней того значенія-опредъленнаго соціалинаго порядка, созданнаго независимымъ отъ человъческой воли закономъ, -- какое эта идея получила позднъе въ сочиненіяхъ противниковъ революціонныхъ идей, какъ де-Местръ и Бональдъ. Но зародыши этой идеи несомивнио были въ старой, диссидентской формулировкъ теоріи "естественныхъ правъ".

Перемъна въ смыслъ болъе индивидуалистическаго и раціоналистическаго пониманія "естественныхъ правъ человъка", несомнънно, связана съ распространеніемъ этого понятія во Франціи. Изъ драгоцънной руды, открытой англо-саксонскимъ геніемъ, французскіе публицисты второй половины XVIII въка начеканили цълый капиталъ блестящей ходячей монеты и пустили ее въ обо-

роть по всему цивилизованному міру. Въ смыслѣ популяризаціи, ихъ заслуга огромна и незамънима; но въ интересахъ этой самой попудяризаціи и той боевой цізли, во имя которой попудяризація велась, имъ пришлось упростить мотивировку идеи, совершенно отдъливши ее отъ того религіознаго фундамента, на которомъ эта идея возникла и къ которому передовая "философская" Франція относилась, какъ къ устарълому и реакціонному. Напротивъ, развита и обострена была та сторона идеи, которая заключала въ себъ отрицательное отношение къ государству. Американцы, которымъ вскоръ самимъ пришлось строить новый государственный строй, принуждены были самымъ ходомъ вещей противопоставить анархическимъ элементамъ прежней теоріи-новое ученіе о положительной, активной роли централизованнаго государства. Но во Франціи, гдф государство долго еще оставалось врагомъ "народа", открылся полный просторъ для развитія индивидуалистической, "субъективной" стороны ученія о "человіческих правахъ". Конечно, какъ уже указалъ Еллинекъ, непосредственнымъ источникомъ французской деклараціи "правъ человъка и гражданина" были конституціи американскихъ штатовъ; но стоитъ сравнить французскій и англійскіе тексты, сопоставленные Еллинекомъ, чтобы убъдиться, что тутъ не можеть быть ръчи ни о какомъ прямомъ заимствованіи и что между англійскимъ текстомъ и французскимъ лежитъ цълый періодъ приспособленія англійскихъ идей къ тому французскому пониманію, которое такъ блестяще характеризовано Тэномъ въ его вступительномъ томъ Origines. Конкретныя представленія американцевъ, своими глазами видівшихъ, своими рукими писавшихъ всв эти "общественные договоры", замінились въ этомъ процессі приспособленія литературными символами, ясный языкъ государственнаго права превратился въ абстрактныя формулы, не выигравши при томъ въ философской глубинъ. Была, правда, и во Франціи попытка того, что въ то время называлось "философской" мотивировкой "общественнаго договора": мы разумъемъ теорію Руссо. Но, какъ уже замътилъсовершенно справедливо-тоть же Еллинемь, декларація правъ человъка и гражданина пе только не черпала изъ Руссо, а, напротивъ, стала въ противоръчіе съ самыми основными положеніями его теоріи. Дівло въ томъ, что въ формулировкі Руссо

(какъ мы уже отмътили это и относительно Локка) субъективные и индивидуалистические элементы сильно сглаживались, и "права человъка" понимались больше какъ права "гражданина"--или, какъ формулироваль Сійесь въ своемъ первоначальномъ проектъ деклараціи, -какъ "права челов'вка вт обществи". "Естественное состоніе" отолвигалось въ теоріи Руссо изъ того вполив опредвленнаго и близкаго прошлаго, какимъ оно было для новопоселенныхъ коловистовъ дъвственной Америки, въ доисторическую даль европейской первобытной культуры; но такъ какъ дъйствительное изученіе этой культуры еще не начиналось, то періодъ "естественнаго состоянія человъка" пріобръталь исключительно условный, абстрактный смысль, какъ необходимая отправная точка всей теоріи, ея теоретическій постулать. На второй страниць общественнаго договора этотъ постулать отбрасывался въ сторону какъ своего рода "ноуменъ", нъчто непознаваемое; міръ вещей, доступныхъ познанію, совпадаль съ міромъ общественныхъ отношеній, и все подлежавшее объясненію выводилось въ этомъ міръ не изъ "естественнаго", а изъ "общественнаго" состоянія: въ томъ числъ и "человъческія права", получавшія такимъ образомъ свою санкцію отъ общественной власти. Теорія пріобр'єтала философскую и научную цъльность, но практическое требование утрачивало публицистическую остроту; вотъ почему авторы деклараціи не могли принять "общественнаго" происхожденія человъческихъ правъ и, напротивъ, рѣзко подчеркнули практическій антагонизмъ между индивидуумомъ и обществомъ. Они были върнъе общему духу ХУШ стольтія, дъйствуя такимъ образомъ, чемъ Руссо, который не въ этомъ одномъ случав оказался его отрицателемъ и предвъстникомъ грядущихъ временъ и теорій.

Впрочемъ, субъективный индивидуализмъ французскихъ раціоналистовъ XVIII стольтія пережилъ свой въкъ,— и не только пережилъ его, но дожилъ до періода новаго блестящаго расцвъта и при этомъ впервые получилъ болье солидное философское обоснованіе—въ трудахъ нъмецкихъ мыслителей, которые превратили этотъ субъективный индивидуализмъ въ субъективный идеализмъ нъмецкой метафизики. Первые иниціаторы этого превращенія стояли въ самой тысной связи съ французскимъ раціонализмомъ и находились подъ непосредственнымъ вліяніемъ идей французской революціи; и, тъмъ не менъе, они именно и создали классическую нъмецкую формулу "человъческихъ правъ", построивъ ихъ на метафизическомъ и этическомъ фундаментъ "автономіи личности". "Автономія личности" опять приведена была здёсь въ связь съ міровымъ порядкомъ, а порядокъ соціальный являлся не ея источникомъ, а, напротивъ, ея продуктомъ. Читатель, конечно, догадывается, что мы говоримъ о Кантъ и о Фихте. Объ обоихъ такъ еще недавно напоминали русской публикъ-приглашая даже "вернуться" къ нимъ-ихъ современные последователи и реставраторы, что намъне принадлежащимъ къ этой группъ мыслителей-нътъ надобности останавливаться на характеристикъ этой точки зрънія въ нашемъ бъгломъ обзоръ. Недостатокъ ея, съ нашей точки зрънія, состоить въ томъ, что оба великіе философа-такъ же, какъ ихъ современные последователи-исходять изъ анализа готоваго, сложившагося индивидуального человъческого сознанія, оставляя въ сторонъ эволюціонную точку эрвнія; вмість съ тімь, они просто игнорирують все новъйшее движение соціологіи. Такимъ образомъ, имъ остается выводить непрережаемость и безусловность нравственнаго и политическаго требованія изъ метафизическихъ глубинъ индивидуальнаго духа, вмёсто того, чтобы искать этой санкціи въ единственномъ мъстъ, гдъ можетъ искать ее наука: въ соціо-

Но, кром'в нов'в шихъ реставраторовъ метафизики, есть еще группа изследователей, которая неохотно разстается съ индивидуалистическимъ обоснованіемъ "субъективныхъ правъ": это именно группа юристовъ, занятыхъ конструктивной работой -- догматическимъ построеніемъ "нормъ" права на основныхъ, специфически-юридическихъ принципахъ. Въ отличіе отъ предыдущей группы, представители этой последней менее агрессивны; они не столько вторгаются въ чужія области вёдёнія, сколько отстаиваютъ самостоятельность своей собственной; они не отрицаютъ науку, но доказывають свое право стоять на точкъ зрънія, на которой наука не можеть стоять по самому существу: на точкъ эрвнія искусства, на точкв эрвнія "нормы", "правила". Этой относительной правоты ихъ требованія отрицать невозможно, но необходимо подчеркивать ся относительность; и особенно необходимо настаивать на томъ, что конструктивный методъ, какъ бы много

онъ ни могь оказать вліянія на развитіе нашего юридическаго сознанія, не есть подходящій методъ для расширенія нашихъ познаній хотя бы о явленіяхъ того же самаго юридическаго порядка. Это последнее ограничение не всегда ясно сознается юристамиконструкторами. Не выходя изъ предъловъ нашей темы, мы могли бы указать примъръ яркаго недоразумьнія этого рода у упомянутаго выше Едлинека. Чтобы иллюстрировать свое понимание отношеній между наукой и конструктивной юриспруденціей, онъ приводить примъръ Бетховенской симфоніи и Рафаэлевской мадонны, которыя, по его мивнію, для науки останутся книгами за семью печатями-простыми сочетаніями колебаній звуковыхъ волнъ во времени и красокъ въ пространствъ, такъ какъ эстетическое дъйствіе, производимое этими сочетаніями, остается внѣ предѣловъ научнаго въдънія. Намъ кажется, что иллюстрація эта можеть лишь служить примъромъ поразительной неясности мысли въ данномъ вопросѣ – даже у такихъ выдающихся мыслителей, какъ Еллинекъ, но не вполнъ затронутыхъ быстрымъ движеніемъ современной науки. Никогда эта наука не позволить очертить для себя такихъ узкихъ границъ, какія намічаеть для нея Еллинекъ; если для физика симфонія и картина могуть представиться съ точки зрѣнія, указанной Еллинекомъ, то не слѣдуетъ забывать, что вся наука не сосредоточивается въ одной физикъ, и что есть другіе отдълы въдънія, съ полнымъ правомъ претендующіе на изученіе эстетическихъ эмоцій, вызываемыхъ данными сочетаніями звуковыхъ и зрительныхъ ощущеній преимущественно передъ всёми другими. Еллинекъ былъ бы правъ, если бы хотълъ только сказать, что наука не можеть испытывать эстетическихъ эмоцій; но онъ конечно не могъ сдълать такого уродливаго утвержденія, ибо и для него наука внъ человъка не существуеть, а бъ человъкънаука есть лишь одинъ, логически отдълимый, модусъ его отношенія къ вещамъ.

Нашъ выводъ изъ этихъ разсужденій тоть, что такой предметь, какъ "субъективныя права" — и даже самая конструкція или рядъ конструкцій — этихъ субъективныхъ правъ составляютъ необходимо предметь въдънія той или другой науки: при данномъ же распредъленіи предметовъ въдънія разныхъ наукъ — всего удобнъе отнести этотъ предметь къ области обществовъдънія, или

соціологіи. При этомъ такіе мыслители, какъ Локкъ, Руссо или разрушитель субъективнаго идеализма, объективисть и, въ извѣстномъ смыслѣ, эволюціонистъ Гегель,—явятся въ большей или меньшей степени предшественниками современнаго научно-соціологическаго объясненія "человѣческихъ правъ", а авторы американскихъ и французскихъ законодательныхъ постановленій, вмѣстѣ съ вдохновлявшими ихъ юристами и публицистами,—предшественниками современныхъ юристовъ-конструкторовъ.

Могутъ спросить, что же мы выигрываемъ, выдвигая такимъ образомъ верховное значеніе научно-соціологическаго объясненія и подчеркивая условность точки зрізнія юридически-конструктивной? Не проигрываемъ ли мы даже кое-чего, отказываясь отъ того безусловнаго, абсолютнаго характера мотивировки который давался категорическимъ императивомъ німецкой метафизики и догматической конструкціей німецкихъ юристовъ-систематиковъ? Не становится ли съ этимъ ослабленіемъ мотивировки слабве и самая практическая, боевая позиція теоріи "человівческихъ правъ"?

Прежде всего, нельзя не зам'втить, что характеръ безусловности метафизическая и конструктивно-юридическая мотивировки имвли только въ воображении твхъ, кто выставляль эти мотивировки, - въ воображении школы. Въ обыкновенномъ, популярномъ пониманіи абсолютность требованія изм'врялась степенью сознанія практической важности основныхъ правъ. И это сознание не только не можеть быть поколеблено, но, напротивь, впервые можеть получить разумное обоснование съ помощью научно-соціологическаго объясненія. Я уже не говорю, что истина всегда бываеть одна, и что истина всегда полезна уже потому, что она истина. Я знаю, что, утверждая эти простыя вещи, я становлюсь въ противоржчіе съ теми, кто утверждаетъ, наоборотъ, что наука не даетъ и не можеть дать "настоящей" истины, и что критеріемъ "настоящей", "высшей истины" должно быть не ея соответствіе съ действительностью, а ея этическая необходимость. Я должень, однако, признаться, что не чувствую никакого расположенія къ полетамъ въ высшіе міры вслідъ за сторонниками этого мнівнія. Если то, чего они ищуть, есть, въ самомъ дъль, истина, то ихъ отрицаніе можеть относиться не къ наукі и къ научному методу познанія вообще, а лишь къ данной наукт и къ ея методамъ: и,

прежде чѣмъ повѣрить имъ, мы подождемъ, пока они замѣнятъ эту негодную науку и эти устарѣлые методы своими болѣе новыми и надежными. Если же то, чего они ищуть, не существуеть въ предѣлахъ науки, то всѣ скитанія за этими предѣлами стано вятся дѣломъ личнаго вкуса и теряютъ всякій объективный интересъ.

Но возвратимся къ вопросу, какое практическое значеніе можеть имъть для "человъческихъ правъ" вообще и для свободы печати въ частности - ихъ научно-соціологическое обоснованіе. Значеніе это непосредственно видно изъ того, что центральной идеей современной соціологіи служить идея психологическаго взаимодъйствія; свобода же печати есть необходимое условіе усовершенствованнаго психологическаго взаимодъйствія на извъстной ступени культурнаго развитія. Дівиствительно, пресса есть тончайшая, наиболье совершенная изъ существующихъ формъ общественно-психологического взаимодъйствія, и когда общественная солидарность достигаеть сколько-нибудь значительнаго развитія, пресса становится необходимой формой взаимодійствія, какъ необходимы усовершенствованные пути сообщенія на изв'ястной ступени развитія экономической солидарности, или какъ необходима развитая нервная система для поддержанія жизни организмовъ высшаго типа.

Сторонники индивидуалистической теоріи человіческих правъ не могуть стать на эту точку зрінія, такь какъ они оперирують надъ личностью, изолированной отъ дійствія соціальной среды, и, по необходимости, принуждены брать психическое содержаніе индивидуальнаго сознанія, какъ нічто готовое, игнорируя такимъ образомъ ту безконечную ціпь психическихъ взаимодійствій, которыми вырабатываются постепенно совершенствующіяся нормы взаимныхъ отношеній между людьми. Представляя человіческія права, какъ нічто данное а ргіогі, а общество и государство, какъ вічнаго врага и противника этихъ правъ, сторонники субъективнаго взгляда вдвойні несправедливы: и къ личности,—которая не только сохраняеть и оберегаеть, но вырабатываеть и развиваеть свое сознаніе правъ, и къ обществу,—которое совершаеть при этомъ не только разрушающую, но и созидающую работу. Личность и общество не могуть быть противополагаемы при

оценке этой совместной работы, такъ какъ личность не есть только иниціаторъ, а общество не есть только подражатель личной иниціативы. Общество состоить изъ личностей, изъ которыхъ каждая попеременно является то иниціаторомь, то подражателемь, содъйствуя такимъ образомъ болъе или менъе активно созданію той сложной ткани междучелов вческих отношеній, въ которую входять и нормы отношеній между человівкомь и обществомь, составляющія сущность "человіческих правь". Эти нормы, всецьло созданныя общественнымь взаимодыйствіемь, составляють всю совокупность правъ личности. Такимъ образомъ, права личности не рождаются вместе съ нею: они есть продукть весьма сложнаго и деликатнаго общественнаго равновъсія, устанавливаемаго долгой работой поколеній, правновесія, легко исчезающаго вновь при серьезныхъ общественныхъ потрясеніяхъ и требующаго самаго тщательнаго ухода за собой со стороны той же совокупности личностей, которыя его создали своимъ общественно-активнымъ поведеніемъ. Этотъ уходъ составляеть "субъективную" сторону человъческихъ правъ, но онъ далеко не сводится къ одному только обереганію "своего дома-своего замка", къ защить собственной личности отъ общественныхъ покушеній. Личность должна оберегать чужую свободу такъ же, какъ свою собственную, ибо это, дъйствительно, одна и та же -- общественная свобода. Въ своемъ классическомъ этюдъ "о свободъ" Стюартъ Милль становится на эту самую точку эрвнія, когда указываеть, что преслвдованіе чужого мнівнія и подавленіе чужой индивидуальности суть не только частныя обиды, но преступленія передъ всёмъ человічествомъ, такъ какъ они нарушаютъ необходимое условіе, при которомъ только и возможно развитіе человъческаго общества. Ставя вопросъ такимъ образомъ, Милль подходитъ весьма близко къ тому, что мы называемъ "научно-соціологическимъ" обоснованіемъ свободы печати и личности.

Въ настоящее время мы можемъ попытаться пойти нъсколько дальше въ томъ же направлении и специфицировать точнъе характеръ преступленія, наносимаго человъчеству преслъдованіемъ свободы мивнія и личнаго поведенія. Вредъ, наносимый этимъ преступленіемъ, въ высшей степени ярко охарактеризованъ въ превосходной работъ Милля, и трудно что-нибудь прибавить къ его

блестящей аргументаціи; но корни этого вреда можно прослѣдить нѣсколько глубже при свѣтѣ современной соціологіи. Они заключаются въ томъ, что нарушается равновѣсіе въ ежедневномъ функціонированіи общественнаго организма, и это принуждаетъ организмъ къ принятію такихъ мѣръ самообороны, которыя дѣлаютъ нормальную общественную жизнь невозможной.

Вмъсть съ Гиддингсомъ, мы можемъ свести всъ различныя формы психического взаимодъйствія между членами общества къ тремъ основнымъ типамъ. Во-первыхъ, непрерывное общение приводить къ установленію изв'єстныхъ навыковъ, привычекъ, традицій, словомъ, создаеть ту условную, "формальную" среду человьческаго общенія, безъ которой никакое правильное общеніе, никакое взаимное пониманіе и довъріе было бы невозможно. Это, такъ сказать, консервативный, охранительный осадокъ психическаго взаимодъйствія: тоть, который состоить въ однообразномъ повтореніи и подражаніи изв'єстнымъ условнымъ актамъ взаимнаго общенія. Во-вторыхъ, мы имбемъ дело съ другими явленіями психического взаимодъйствія, на почвъ эмоціональной: въ эту категорію "симпатическаго" взаимод'вйствія входить, какъ часть, общественная психологія толны. Легко видіть, что характерь этого рода психическаго взаимодъйствія противоноложенъ первому: явленія второго типа соціальнаго взаимод віствія характеризуются импульсивностью, тогда какъ явленія перваго типа характеризуются стаціонарностью. Наконець третій типь представляеть нвчто вродъ регулятора между первыми двумя: это-явленія "раціональнаго" психическаго взаимодъйствія, т. е. общеніе на почвъ мнівній и ихъ взаимной критики. Формів импульсивнаго взаимодівніствія, т. е. сферъ соціальныхъ поступковъ, этотъ регуляторъ сообщаетъ сознательность, устойчивость и опредъленное направленіе къ осуществленію обдуманной цели-словомъ, даеть программу. Въ сферу традиціи и установившихся навыковъ тотъ же факторъ вносить свъжіе элементы и способствуеть постоянному обновленію междусоціальной ткани кристаллизовавшихся отношеній. Такимъ образомъ, сфера раціональнаго взаимодійствія есть дійствительно своего рода нервная система и система кровообращенія соціальнаго организма. Спъщу оговориться: я вовсе не сторонникъ органическаго ученія объ обществъ, и всъ эти сравненія-суть простыя уподобленія, употребляемыя мною лишь для краткости и большей наглядности изложенія.

Съ помощью этихъ сравненій намъ, действительно, легче будеть представить, къ чему ведеть всякая попытка искусственно нарушить правильное функціонированіе явленій раціональнаго взаимодействія. Она ведеть къ тому, что сфера явленій "формальнаго" взаимодъйствія лишается правильнаго притока свъжихъ питательных элементовь, что должно привести къ омертвению междусоціальной ткани; тогда какъ сфера "эмоціальныхъ" явленій взаимодъйствія лишается своего регулятора, и импульсивность соціальных поступковь достигаеть ненормальнаго напряженія, лицомъ къ лицу съ омертвъвшей общественной традиціей. Первая цъль, т. е. искусственное поддержание стационарности соціальныхъ. навыковъ и традицій, можеть, пожалуй, иметься въ виду теми, кто умышленно нарушаеть систему соціальнаго равнов'ясія; но если не соціоногія, то ежедневный опыть должень быль бы убъдить ихъ, что всякое нарушение равновъсія сопровождается насильственными потрясеніями организма.

Надо прибавить при этомъ, что самое больное, чего можеть достигнуть упомянутая политика,—это разстройство правильнаго функціонированія явленій раціональнаго взаимодійствія. Совсімъ же уничтожить эти явленія не въ силахъ никакая политика, если діло идеть о сколько-нибудь развитомъ общественномъ организмів-Во-первыхъ, тімъ, что можно прямо запретить, далеко не исчернываются явленія раціональнаго взмимодійствія; во-вторыхъ, и въ области доступной непосредственному запрещенію жизненная потребность ділаеть свое діло, и нарушенная функція возстановляется обходнымъ путемъ, собственными усиліями подвергаемаго эксперименту организма.

Когда всё аргументы противъ политики преследованія свободнаго слова истощены и не оказали никакого действія, остается, действительно, этоть последній аргументь. Политика эта можеть принести неисчислимый вредъ, но она не можеть достигнуть той цели, для которой обыкновенно пускается въ ходъ. Тогда, когда политика преследованія можеть достигнуть цели, она, обыкновенно, бываеть не нужна и излишня: между темъ какъ самая необходимость прибегать къ этой политике наступаеть тогда, когда она становится безсильной: и эта диспропорція между энергіей прим'вненія и ничтожностью положительных результатовъ (при громадности отрицательныхъ) растеть до т'яхъ поръ, пока не приведеть эту политику къ полному самоуничтоженію.

Безсиліе политики преслѣдованій свободнаго слова—очень старый аргументь: еще у Мильтона мы встрѣчаемъ его въ такой формулировкѣ, которую могь бы принять любой современный соціологь. "Во всякомъ случаѣ, говорить Мильтонъ, все, что мы видимъ и слышимъ, сидя, гуляя, путешествуя или разговаривая, можетъ быть по справедливости названо нашей книгой и производить то же дѣйствіе, какъ печатное слово. Положимъ же теперь, что вещи, которыя можно запретить, суть только книги: не ясно ли, что такой способъ совершенно недостаточенъ для достиженія той цѣли, къ которой стремятся?" "И тотъ, кто быль бы расположенъ посмѣяться, не могъ бы удержаться, чтобы не сравнить эту трусливую политику предварительной цензуры съ поведеніемъ того чудака, который думалъ не пустить воронъ въ свой паркъ и для этого заперъ ворота".

Конечно, rit mieux, qui rit le dernier. "Чудакъ" Мильтона былъ дъйствительно чудакомъ, если думалъ, заперевъ ворота, оберечь паркъ отъ пернатыхъ. Но поступилъ бы очень умно, если бы такимъ образомъ захотълъ оградить свой паркъ отъ глупой коровы. Никакія коровыи естественныя права на зеленую траву не устоялъ бы передъ этой простой мърой. Политика непризнанія этихъ правъ зиждется, очевидно, не на одномъ невъдъніи соціологіи. Противъ нея—единственный совътъ "мулоподобнымъ": обзавестись крыльями. Наша соціологическая мотивировка даетъ въ данномъ случать одно удовлетвореніе. Она ручается, что крылья дъйствительно выростають у безкрылыхъ существъ на извъстной стадіи соціальнаго развитія. И тогда тотъ, кто все еще думаетъ, что имъетъ дъло съ четвероногими, кромъ негодованія противъ себя, какъ преступника противъ общественной свободы, начинаетъ, дъйствительно, вызывать смъхъ, какъ "чудакъ".

П. Милюковъ.

# Безцензурность и подцензурность.

Одною изъ величайшихъ аномалій современнаго положенія нашей печати представляется существованіе подцензурныхъ періодическихъ изданій рядомъ съ безцензурными. Созданное закономъ 6-го апраля 1865 года, оно должно было имать временный, переходный характеръ. Сразу освободить отъ предварительной цензуры всю повременную печать казалось невозможнымъ, какъ въ виду новости дъла, такъ и въ виду неосуществленія готовившейся тогда судебной реформы. Всъмъ журналамъ и газетамъ, выходившимъ въ то время въ объихъ столицахъ, была предоставлена, однако, свобода отъ цензуры, если они пожелають ею воспользоваться-и не желавшихъ, если мы не ошибаемся, не оказалось вовсе. Не въ такія условія были поставлены вновь основываемыя изданія: освобожденіе или неосвобожденіе ихъ отъ предварительной цензуры зависьло всецьло отъ усмотрынія министерства внутреннихъ дыльи продолжаеть зависть оть него и теперь, почти сорокъ лъть спустя послів реформы. Безцензурность составляеть до сихъ поръ скоръе исключение, чъмъ общее правило. Цензура тяготъеть не только надъ всею провинціальною печатью кром'в двухъ газеть ("Кіевлянина" и харьковскаго "Южнаго Края"), но и надъ нъсколькими столичными журналами, которые издаются много л'вть сряду и пользуются заслуженнымъ авторитетомъ. Нельзя, слъдовательно, объяслять ея сохранение затруднительностью надвора за изданіями, выходящими вдали отъ центра. Въ шестидесятыхъ годахъ, при слабомъ развитіи желізнодорожныхъ и телеграфныхъ сообщеній, можно было, пожалуй, думать, что освобожденіе провинціальныхъ изданій отъ предварительной цензуры приведеть къ оставленію ихъ вні контроля центральной власти или, по меньшей мёрё, къ такой запоздалости воздёйствія, при которой оно должно потерять значительную часть своей силы. Въ настоящее время подобныя опасенія немыслимы. Во всей имперіи н'ять большого города, изъ котораго почта шла бы болъе  $2-2^{1}/_{2}$  недъль; нъть, следовательно, такого періодическаго изданія, которое, съ помощью телеграфа, не могло бы быть привлечено къ отвътственности въ сравнительно короткій срокъ. В'ядь и теперь провинціальная печать состоить, de facto, подъ наблюдениемъ не одной только мъстной цензуры, но и главнаго управленія, находящагося въ Петербургь; несомнымы доказательствомы этому служать кары, такы часто обрушивающіяся отсюда на иногороднія газеты. Ничто не мъщало бы быстрому возбужденію судебныхъ преслъдованій, если бы имъ было возвращено, наконецъ, то значеніе, которое они должны были имъть въ силу закона 6-го апръля и дъйствительно имъли въ первые годы послъ его введенія. Судебные уставы примъняются теперь повсемъстно, и въ способности суда справиться съ любой категоріей уголовныхъ діль не можеть быть ни малівішаго сомивнія.

Мы только что упомянули о карахъ, постигающихъ подцен-Зурныя періодическія изданія. Это факть весьма характерный. Онъ показываеть съ полною ясностью, что гарантіей предварительная цензура не служить ни для администраціи, ни для печати. Неся на себъ всъ тяготы этой цензуры, печать, повидимому, могла бы разсчитывать на обезпечение отъ всякихъ другихъ невзгодъ, на свободу отъ какихъ бы то ни было последующихъ злоключеній. Смыслъ предварительной цензуры заключается именно въ томъ, что отвътственнымъ за все напечатанное съ ея дозволенія является единственно цензоръ. Такой взглядъ не чуждъ и нашему закону (см. уст. о ценз. и печ. ст. 24, 60, 153, 180), но рядомъ съ постановленіями, имъ вызванными, существують другія, прямо противоположнаго свойства (ст. 61, 154, прим. къ ст. 148). Запрещение четырымя министрами распространяется одинаково на изданія безцензурныя и подцензурныя. Временной пріостановив, зависящей отъ единоличной власти министра внутреннихъ дълъ, безцензурныя изданія подлежать послів двухь предостереженій и на срокъ не свыше шести мъсяцевъ; подцензурныя изданія подвергаются этой кар'в безъ всякихъ предшествующихъ предостереженій и на срокъ до восьми мѣсяцевъ. Такая явная несообразность объясняется тѣмъ, что права министра по отношенію къ изданіямъ подцензурнымъ и безцензурнымъ опредѣлены въ разное время: по отношенію къ первымъ—закономъ 12-го мая 1862 г., по отношенію къ послѣднимъ—закономъ 6-го апрѣля 1865 года, и эти законы остаются до сихъ поръ несогласованными между собою.

Недостаточной охраной предварительная цензура оказывается и для правительства; иначе оно не оставляло бы за собою въ этой сферъ такой массы оружій, выкованныхъ, собственно говоря, только для изданій безцензурныхъ. Если администрація на каждомъ шагу встрвчаеть надобность въ экстраординарныхъ мерахъ противъ подцензурной печати, то отсюда следуеть заключить, что предварительная цензура, по мнжнію власти, не исполняеть поставленной ей задачи. И это примънимо не только къ цензуръ провинціальной, отправляемой, въ большинствъ случаевъ, не спеціалистами, часто мъняющимися, случайными цензорами. Несостоятельной, съ занимающей насъ точки эрвнія, является и столичная цензура. Съ ея дозволенія выходять въ теченіе нізсколькихъ лізть журналы, которые признаются, затымь, настолько вредными, что становятся предметомъ наиболфе строгой административной кары (припомнимъ, напримъръ, запрещение "Жизни"). Встръчается въ лътописяхъ столичной поддензурной печати и временная пріостановка. Прецеденты этой практики восходять очень далеко, къ ранней эпохъ развитія русской періодической печати. Какъ ни строга была цензура тридцатыхъ годовъ, ея одобрение не спасло "Янтературной Газеты", "Европейца", "Московскаго Телеграфа", "Телескона". Въ пятидесятыхъ годахъ та же участь постигла Аксаковскій "Парусъ". Въ 1862 г., за три года до изданія закона 6-го апръля, были пріостановлены на время "Современникъ" и "Русское Слово", въ 1863 г. совершенно запрещено, за статью Страхова, "Время" братьевъ Достоевскихъ. Что предварительная цензура не достигаеть своей цъли-объ этомъ свидътельствуеть, такимъ образомъ, болъе чъмъ полувъковой опыть.

Одновременное существованіе подцензурных и безцензурных изданій нарушаеть равноправность, въ этой области не менъе важную, чъмъ во всякой другой. Безцензурная пресса, въ особен-

ности ежедневная, имъеть передъ подцензурной преимущество большей подвижности, большей свободы въ выборъ если не содержанія, то формы. Ей не нужно взвішивать каждое слово, предусматривать всв возможныя его толкованія, держать наготовъ запасъ статей иля замъны запрещаемыхъ; ен представителямъ не приходится тратить силы и время на разъясненія, опроверженія, ходатайства и жалобы, на ежедневную борьбу съ посторонней "превосходящей силой", --борьбу тъмъ болъе утомительную, чъмъ она мелочнъе. Если въ одномъ и томъ же городъ выходять въ одно и то же время подпензурныя и безпензурныя газеты, положение первыхъ является до крайности неблагопріятнымъ; онъ не могуть не отставать отъ послъднихъ по полнотъ и своевременности сообщеній, не могуть не уступать имъ по прямоть и рышительности тона. Недаромъ же столичныя газеты, поставленныя подъ цензуру, послъ третьяго предостереженія въ силу прим. къ ст. 144 уст. о ценз. и печ., сплошь и рядомъ умирали добровольною смертью, сознавая невозможность соперничества съ своими болъе счастливыми собратьями. Такова была въ началъ восьмидесятыхъ годовъ судьба "Голоса", судьба "Страны".

Чтобы понять и почувствовать всю разницу въ положеніи объихъ группъ, на которыя распалается наша періодическая печать, нужно поработать самому и въ безцензурныхъ, и въ подцензурныхъ изданіяхъ. Съ самаго введенія въ дъйствіе закона 6-го апръля 1865 года я участвовалъ исключительно въ изданіяхъ, освобожденныхъ отъ предварительной цензуры, а также безъ нея печаталъ свои книги. Только недавно мит пришлось помъстить небольшую статью въ подцензурномъ изданіи. Читая ея корректуру, испещренную красными чернилами, я перенесся мысленно за сорокъ лътъ назадъ, ко временамъ моей молодости, когда я былъ сотрудникомъ Катковскаго "Русскаго Въстника" (1858-61), Дудышкинскихъ "Отечественныхъ Записокъ" (1862-63) и Коршевекихъ "С.-Петербургскихъ Въдомостей" (1863—65). Все съ тъхъ поръ измѣнилось—неизмѣненными продолжають быть только пріемы предварительной цензуры. Мысли и выраженія, которыя въ безцензурномъ изданіи не только появились бы въ свёть, ни въ комъ изъ наблюдателей не возбуждая колебаній и сомнівній, встрізтили здівсь

непреодолимую преграду. Суть статьи уцелела, но уничтожена ея окраска, выброшены примъры, иллюстрировавшіе основную мысль. Остался одинъ скелеть безъ крови и мяса. И удивительнаго въ этомъ нъть ничего. Цензоръ, читающій приготовленную къ выпуску книжку безцензурнаго журнала, знаеть, что онъ можеть быть привлеченъ къ отвъту только за направление и общій смыслъ помъщенныхъ въ ней статей, а не за отдъльныя выраженія, даже въ большинствъ случаевъ не за отдъльныя мысли. Онъ знаетъ, далье, что не имъетъ права сдълать собственною властью ть или другія уръзки или поправки, а можеть только обратить вниманіе начальства на такъ называемую опасность, представляемую статьей или статьями. Онъ знаетъ, наконецъ, что арестованіе книжки сопряжено съ нъкоторой оглаской, вызываеть разноръчивые толки и влечеть за собою сложную процедуру, которую именно вследствіе ея сложности нельзя повторять слишкомъ часто и безъ въскихъ мотивовъ. Онъ не останавливается, поэтому, на деталяхъ, тъмъ болье, что долженъ окончить въ нъсколько дней чтеніе объемистой книги. Конечно, и здёсь многое зависить оть личныхъ свойствъ цензора, отъ репутаціи журнала, отъ обстоятельствъ даннаго момента; много значать также последнія инструкціи, полученныя цензоромъ, и знакомые ему взгляды стоящихъ надъ нимъ лицъ и учрежденій. Все это вліяеть на отношеніе цензора къ своей задачъ,---но въ общемъ оно всетаки остается далеко не похожимъ на способъ дійствій того же лица, разъ что на его долю выпадають функціи предварительной цензуры. Исполняя эти функціи. цензоръ отвъчаеть за каждое слово автора, даже за то, что читается между строками; ему можеть быть поставлень въ вину каждый недосмотръ, малъйшій недостатокъ вниманія можеть быть признанъ нарушеніемъ служебнаго долга. Параллельно съ отвътственностью растеть и власть: ничто не мішаеть цензорскому перу уничтожать слова, фразы, цёлыя страницы. Правда, чрезмёрное усердіе можеть вызвать жалобу, --- но ее не всегда р'вшится принести редакторъ или авторъ, опасаясь раздражить всесильнаго судью, да и высшія цензурныя власти скорве осудять избытокъ снисходительности, чемъ избытокъ строгости. Вся работа предварительной цензуры совершается при томъ негласно; никто, за ръдкими исключеніями, не узнаеть, какія метаморфозы претерпівла статья въ промежутокъ времени между представленіемъ ея въ цензуру и появленіемъ въ печати. Даже совершенное запрещеніе статьи производить несравненно меньшее впечатльніе и получаетъ меньшую огласку, чъмъ уничтоженіе ея по опредъленію комитета министровъ. Все это, вмізсті взятое, обусловливаетъ собою тъ отличительныя черты предварительной цензуры, которыя свойственны ей, везді и всегда измізняясь только въ степени, въ интенсивности. Какою ояа была въ то время, когда отъ нея приходиль въ отчаяніе Пушкинъ, такою мы видимъ ее и теперь, хотя цензоры по образцу Красовскаго, Фрейганга, Крылова и отошли въ прошедшее. Не можеть быть инымъ учрежденіе, всеціло построенное на произволь и на неуваженіи къ мысли.

Подцензурными являются у насъ до сихъ поръ не только многіе газеты и журналы, но и значительная часть не періодической печати: оригинальныя сочниенія, объемомъ менте десяти, переводныя — объемомъ менте двадцати печатныхъ листовъ. Оцтака такого порядка выходить за предтам нашей статьи; замітимъ только, что если съ технической точки зртнія предварительная цензура менте тягостна для книгъ, чти для періодическихъ изданій—такъ какъ выходъ первыхъ не пріуроченъ къ опредтанному сроку, то на содержаніи книгъ свобода уртзыванья и зачеркиванья отражается отнюдь не менте сильно.

Еще одно слово для предупрежденія недоразумѣній: отдавая предпочтеніе безцензурности предъ подцензурностью, мы, конечно, далеки отъ мысли, чтобы настоящее положеніе нашихъ безцензурныхъ изданій было сколько-нибудь удовлетворительно. Вѣдь изъ того, что тюремное заключеніе переносится легче каторжной работы, еще не слѣдуетъ, что тюрьма—нормальное мѣстопребываніе для нормальнаго человѣка.

К. Арсеньевъ.

#### 0 свободъ печати.

(Разговоръ).

- Признаюсь, ми'в очень трудно сказать что-нибудь интересное по вопросу о свобод'в печати. И я готовъ бы, кажется, лучше написать пять зам'втокъ о цяти другихъ предметахъ.
- Отчего же? Неужели вы находите, что это такъ сложно, или предметь возбуждаеть сомнънія?
- Нътъ, очень просто и никакихъ сомнъній не возбуждаетъ. И потому именно трудно. Мысль загорается въ виду препятствій, возбуждается при необходимости усилія. Когда приходится убъждать въ чемъ-нибудь, мы нечувствительно становимся на чужую точку зрънія. Изъ столкновенія мнъній рождается свъжая истина.
  - И вы находите?..
- Что здёсь передъ мыслію—ровная плоскость. Противниковъ нёть.
  - Парадоксъ! Значитъ-есть свобода слова?
- И свободы нътъ. Это парадоксъ самой жизни. Доказывать необходимость и величе свободнаго слова трудно именно потому, что это давно доказано и очень красноръчиво, и очень убъдительно. Поэтому мысль скользитъ, какъ столярный рубанокъ по плоскости, не только выстроганной, но даже отполированной ранъе... Она ни за что не задъваетъ и ничего не сглаживаетъ въ своей области...

Обратитесь къ самымъ виднымъ и злымъ врагамъ свободнаго слова, и вы напрасно будете искать у нихъ аргументовъ и общихъ началъ. Наоборотъ,—у нихъ же вы найдете защиту вашего собственнаго мнънія... Нътъ ни одного пишущаго человъка, у кото-

раго хоть разъ въ жизни не вырвался бы искренній вопль противъ насилія и горячая хвала свободному слову. Даже Өаддей Булгаринъ, —прототипъ всѣхъ сикофантовъ и всѣхъ доносителей русской печати, —написалъ (правда, партикулярно) письмо, въ которомъ убѣдительно и краснорѣчиво говоритъ о зловредности, безнравственности и даже неблагонамѣренности цензурныхъ стѣсненій... Можетъ ли быть что - нибудь краснорѣчивѣе этого?.. Ослица Валаама, тронутая перстомъ Господнимъ, камни, вопіющіе "аминь" на зовъ очевидной и великой истины, злые противники всякой свободы, прославляющіе свободу слова, — это лучшіе и очень старые аргументы...

"Никакое праздное, дерзкое и ложное слово, прорвавшееся при свободѣ, не можеть быть такъ вредно, какъ искусственная и насильственная отчужденность мысли отъ высшихъ интересовъ окружающей дъйствительности. При свободѣ мнѣнія всякая ложь не замедлитъ вызвать противодъйствіе себѣ, и противодъйствіе тѣмъ сильнѣйшее, тѣмъ благотворнѣйшее, чѣмъ рѣзче выразится ложь. Но нѣтъ ничего опаснѣе и гибельнѣе равнодушія и апатіи общественной мысли".

Это написаль Катковъ, и можетъ быть не менѣе интересно, что это цитировалъ (въ августѣ 1901) г-нъ Скворцовъ въ "Миссіонерскомъ Обозрѣніи". И можетъ ли ослабить значеніе этихъ словъ то обстоятельство, что это сказалъ человѣкъ, отъ доносовъ котораго погибло нѣсколько органовъ печати, и что это цитируетъ органъ, проповѣдующій угашеніе той самой религіозной мысли, въ пользу которой приводилась цитата...

А вотъ и еще одинъ голосъ:

"Три главныя идеи господствують надъ мыслію и чувствомъ нашего образованнаго общества: идея свободнаго слова, свободной совъсти и свободной личности. Какъ обольстительныя видънія, эти три мечты носятся надъ нашей интеллигенціей... Можно отодвинуть ихъ и замутить суровыми фактами дъйствительности, но вытравить ихъ изъ сознанія теперешнихъ людей нельзя... Всякая мъра, направленная къ общественному устроенію, если она не коснется одной изъ сказанныхъ трехъ идей, будетъ принята лишь внъшне, притворно и не успокоитъ умовъ... Будущее свободнаго слова на Руси—лучезарно!"

Догадаетесь ли вы, что это пророчествуеть "Гражданинъ". А между тъмъ это напечатано именно въ "Гражданинъ", въ ноябръ мъсяцъ 1902 г. Съ къмъ же остается спорить, кого убъждать? Нътъ, споръ этотъ давно ръшенъ и въ разумъ, и въ совъсти всъхъ. А то, что есть въ нашей дъйствительности,—называется не разумомъ, а фактомъ, и есть не споръ, а "внъшнее притворное" преклоненіе передъ силой и злоупотребленіе ею...

Въ заключение позволю себъ привести небольшой эпизодъ.

Въ Нижнемъ-Новгородъ въ голодный годъ (189¹/2) губернаторъ Барановъ, любившій внѣшность всякихъ коллективныхъ совѣщаній, предложилъ на обсужденіе нижегородскаго продовольственнаго совѣщанія рядъ вопросовъ, разосланныхъ министромъ. Въ составѣ совѣщанія былъ одинъ интересный человѣкъ стариннаго склада—А. А. Зарубинъ, торговецъ, съ иконописной наружностью, съ огромной сѣдой бородой, съ своеобразною рѣчью и умными, лукавыми глазами. Когда онъ подалъ секретарю совѣщанія свой бланкъ съ отвѣтами на министерскіе вопросы, — на лицѣ секретаря выразилось недоумѣніе. Оказалось, что въ рубрикѣ "какъ сохранить крестьянскій скотъ", старикъ написалъ явственно и четко:

"Необходима свобода печати".

- Вы в'вроятно ошиблись рубрикой?—спросилъ генералъ Барановъ.
  - Нъть, ваше превосходительство, не ошибся.

Это быль странный человыкь, весьма далекій оть того, что иногда называють "либеральными шаблонами", самобытный философъ и неутомимый обличитель всякихъ злоупотребленій. Въ то время онъ уже быль разоренъ своими сильными врагами, но все не унимался, продолжалъ свои обличенія и вель жизнь губернскаго Діогена. Говорили, будто въ головы у него не все уже въ порядкы.

Но я зналь его и зналь также, что онь иногда юродствуеть, но всегда со смысломь и лукавствомь. Поэтому при встръчъ я предложиль ему вопрось о "скотъ и свободъ печати".

- А вы думаете-это неправда? -- спросиль онъ.
- Правда, пожалуй, но... нъсколько неожиданная...
- А вотъ я вамъ скажу: въ прошломъ году крестьяне уже

голодали, но голодъ не признавался. И полиція усиленно продавала скоть за недоимки. Я написаль объ этомъ со словъ знакомыхъ мужиковъ письмо въ газету... Говорять—нельзя. "Цензура пе пропускаеть". А теперь вотъ спрашивають: какъ сохранить скоть, который сами распродали за безцівнокъ... Ну, вотъ... поемотрівль я этотъ бланкъ и думаю: вотъ гдів самое мівсто сказать о свободів печати. Ну, что?..

Я, конечно, не возражаль. Старый мудрець высказаль непререкаемую истину: вопрось о свобод'в слова назр'вль, переполниль собою всю русскую д'виствительность и бьеть изо вс'вхъ щелей, — иной разъ очень далекихъ отъ существа самаго вопроса. Онъ связался т'всн'вйшимъ образомъ со вс'вми другими вопросами русской жизни... Р'вшеніе его ясно. Его можно "отодвинуть и замутить суровыми фактами жизни", какъ дв'в другія "обольстительныя мечты", указанныя "Гражданиномъ", но вытравить ихъ изъ сознанія нельзя.

Настоящее русскаго слова тъмъ тягостиве, чъмъ оно менъе разумно. Но будущее его, конечно, "лучезарно".

Вл. Короленко.

Свободное слово, безсмертное слово, Ты—пламенный свъточъ во мракъ былого— Ты въ рабствъ томилось въ теченье въковъ, На пыткъ, въ темницъ, подъ гнетомъ оковъ.

Судили тебя, обрекали изгнанью, Топтали ногами, предавъ поруганью, Тебя сожигали рукой палача, Но ты не смолкало, побъдно звуча.

Свободное слово, великое слово, Въ плъну у насилья, у коршуна злого, Къ скалъ пригвожденный титанъ Прометей,— Ты рвешься на волю изъ цъпкихъ когтей.

Но цѣпь распадется—ты смѣло воспрянешь И—сильное правдой, любовью, добромъ— Съ зарею надъ міромъ побѣдно ты грянешь, Какъ Божій ликующій громъ!

О. Чюмина.

## Читатели между строкъ.

Разговоръ въ вагонъ.

Такъ какъ пресса не прогресса, А крамолы проводница, А крамоль быть на воль Ужъ тымъ боль не годится,— Значитъ, нужно для прогресса, Чтобъ была подъ прессомъ преса. Изъ рукописных стихотворений 80-хъ 10довъ.

- ... Между строкъ! Разумъется, между строкъ! воскликнулъ мой спутникъ по вагону варшавско-вънской желъзной дороги, уносившему насъ изъ предъловъ россійскаго отечества. Помилуйте, да чего ради свои язвы всъмъ и каждому показывать? Свъдущій обыватель и между строкъ прочитаетъ! Поищи, пошмыгай по газетнымъ строкамъ, на то ты и обыватель! Коли на нихъ нътъ ничего, пожалуйте, куда слъдуетъ, въ пустое пространство между строчекъ! Въ этомъ пустомъ пространствъ нынъ русская жизнь и номъщается...
  - Какъ же вы ее тамъ находите? спросилъ я.
- Нахожу, потому, что надлежащую подготовку имъю, извъстное положеніе занимаю! самодовольно воскликнуль мой спутникъ. Я, батенька, эту подготовку своимъ горбомъ взяль, два диплома заработаль, восемь лъть въ центральныхъ государственныхъ учрежденіяхъ протрубиль, а теперь служу въ провинціи... Знаю, что и какъ понимать! А, кромъ того, слухи слушаю, письма друзей читаю, какіе доходять, и хитроумные силлогизмы сочиняю, на тему: "всъ народы живуть, мыслять, чувствують и своими дълами сами завъдують; Россія не всъ народы, егдо", и такъ

далье... Слухи да соображенія, да служебный au courant воть и дополняють надстрочное чтеніе, ключь дають газетныя простыни расшифровывать. Въ такомъ чтеніи я воть какъ навострился! Книга попадается,—валяй книгу между строкь! Журналь встрытится,—валяй и его такимъ же способомъ! Циркулярь оть губернатора получу,—и циркулярь читаю тоже только между строчекь. Правда, иногда и потыть приходится, угадывая, что былая бумага между строкь означаеть: гды туть жизнь, а гды желанія, указанія и предначертанія его превосходительства, а гды алгебраическая сумма того и другого.

- Что-съ? спросилъ я, чувствуя потребность нъкоторыхъ поясненій.
- Да, алгебраическая сумма, продолжаль мой спутникь.— Итогъ плюсовъ и минусовъ по всёмъ статьямъ! А иногда и такъ выходитъ: желаніе его превосходительства на строчкъ, жизнь— между строчекъ, а алгебраическая сумма ихъ—въ воздухъ виситъ...
  - Работа египетская!—сказаль я.
- Ха, ха, ха, правильно!—засмъялся мой спутникъ.—Чтеніе между строкъ своего рода гіератическія письмена египетскихъ жрецовъ: кто посвященъ,—понимай, кто не посвященъ, пожалуйте на строчки,—онъ для васъ, словно черная дорожка, проложены, чтобы вы не заблудились и дошли куда слъдуетъ..
- А отчего бы, въ такомъ случав, посвященнымъ одной бълой бумагой не удовольствоваться, а непосвященнымъ не предоставить одни азбуки и словари?
- A оттого, что мы— не азіатская страна, и намъ печатныя литеры все же нужны.

Мой спутникъ засмъялся, весело посмотрълъ на меня и поправилъ свои золотыя очки. Я тоже смотрълъ на этотъ фруктъ россійскій, который возсъдалъ передо мной въ изысканно-аристократическомъ дорожномъ костюмѣ, разглаживая пухлое брюшко, нажитое съ Божьей помощью на родимыхъ хлѣбахъ, и расчесывалъ свою черную окладистую бороду гребеночкой изъ слоновой кости. По всей фигурѣ моего спутника были разлиты щедрою рукой сытость и благополучіе. И вдругъ,—иронія по всѣмъ статьямъ! Мнѣ захотѣлось прочитать и моего состечественника тоже между строчекъ.

- Вы служить гдѣ-нибудь изволите? спросилъ я, переводя резговоръ на другую тему.
- Я—земскій начальникъ Н—скаго увзда, М—ской губерній, мъстный землевладълець и гласный губернскаго земства.

Мой спутникъ назвалъ мнъ одну изъ средне-промышленныхъ русскихъ губерній.

- Интересное вы занимаете положеніе!—сказаль я.—Вы живете, такъ сказать, на рубежъ. Направо оть васъ деревня, налъво—фабрика. Надъ самой вашей головой твердая власть, а внизу, подъ вами,—народъ...
- Воистину интересное положеніе!—захохоталь мой спутникь, воспользовавшись моей обмолькой.—Живешь и не знаешь, чъмъ разръшишься: ты ли побьешь, или тебя побьють.
  - Какъ вы говорить изволите? спросиль я, насторожившись.
- А такъ! Да что вы, батенька! Гдѣ жить-то изволите?—воскликнулъ мой спутникъ, переходя на полуфамильярный тонъ россійскаго обывателя, почувствовавшаго за рубежомъ, что его никто уже за дверями не слушаетъ.—Такихъ проклятыхъ временъ, какъ нынѣшнія, кажется, еще никогда въ Россіи не бывало. Живешь какъ во враждебномъ лагерѣ. Живешь—и ждешь. А на тебя со всѣхъ сторонъ "сиволапые" смотрятъ и "сумлѣваются"... Извѣстно ли вамъ, сударь, такое ощущеніе, словно около васъ кто-то стоитъ и собирается васъ на изнанку выворотить,—помните, какъ у барона Мюнхгаузена: руку въ пастъ, глубже, глубже, добрался до хвоста, ухватился за него, потянулъ назадъ что есть силы,— и выворотилъ, чтобы посмотрѣть: а какой, молъ, ты съ внутренней стороны?
  - Не испыталь я такого ощущенія, сказаль я.
- А я его постоянно испытываю. Дѣлаю я въ своемъ участкѣ, положимъ, такое-то дѣло,—отъ чистой совѣсти, отъ души дѣлаю, всѣмъ добра хочу... А около меня—и здѣсь, и тамъ—этакіе косые глаза. "Это онъ вотъ, молъ, что? Не спроста это говоритъ!" И я чувствую, выворачиваютъ меня на изнанку, чтобы нутро мое посмотрѣть...
- Если не ошибаюсь, такъ всегда бывало съ "чистой публикой",—сказалъ я.
  - Никогда такъ не бывало, какъ теперь! "Мы" да "вы"—два

враждебныхъ мъстоимънія по нынъшнимъ временамъ. Что вы ни дълайте,—васъ такъ и этакъ сейчасъ перетолкують и все вамъ въ вину поставять. Ръшительно все! Вы самого себя въ ихъ толкованіяхъ ни за что не узнаете.

Мой спутникъ замолчалъ и сталъ что-то насвистывать, уставивъ свои очки въ окно, за которымъ мелькали мимо насъ луга, нашни и крестьянскіе домики съ красными черепичными крышами.

- Выходить такъ, сказаль я, что не только вы читаете между строкъ, но и васъ-то самихъ ваши върноподданные тоже между строкъ читають?
- Норовять читать, только изъ этого ничего не выходить!—
  не безъ нѣкотораго презрѣнія въ голосѣ произнесъ мой спутникъ.—
  Не въ томъ штука, чтобы читать между строкъ, а въ томъ, чтобы правду вычитывать! Чтобы этимъ дѣломъ заниматься, нужно коечто въ головѣ имѣть. А они даже и листовку уразумѣть не всегда могутъ.
  - Ужъ будто бы такъ?—подзадорилъ я. Мой спутникъ вспыхнулъ.

— Да, такъ! — воскликнулъ онъ. — Я, батенька, не врагь просвъщенія: я самъ четыре школы устроилъ и въ одной попечителемъ состою; жена моя съ читальнями и народными чтеніями возится. Знаемъ мы этихъ "читателей"! Въ книжкв написано "городъ", а онъ читаетъ "голодъ", въ книжив написано "законами", а онъ читаетъ "закованы"; написано "запретитъ", а онъ читаетъ "затрещить"; написано "изволить", а онъ читаеть "изводить". А татары въ моемъ участкъ услышали изъ казенной бумаги слова "такимъ образомъ" — и сообразили, что ихъ насильно крестить хотять. Да и наши мужики не лучше татаръ... Да воть я вамъ что разскажу, — мнв моя жена разсказывала. Дала она такому воть грамотью книжку о звъряхъ. Приходить и заявляеть ей: "это воть про насъ здёсь написано".—Какъ про васъ? разве вы звъри что ли? -- "Мы-то не звъри, -- а въдь и въ басняхъ вотъ о людяхь, какь о зверяхь разсказывается". — Да что же туть на васъ похоже?---"А вотъ извольте видъть: въ книжкъ говорится о переселени животныхъ, которыхъ гонитъ съ мъста на мъсто холодъ и голодъ". Грамотъй вотъ и сообразиль, -- "и мы, молъ, тоже съ голоду переселяемся!" Между строкъ вычиталь! Но это

еще что! О чемъ ни толкуется въ книжкъ, — они все къ себъ прилаживають, --- "это, моль, все про насъ", или "насчеть нашихъ дълъ и нуждъ". Самоуправство башибузуковъ — это про насъ! Про македонцевъ--это про насъ. И это еще что! Слова государя императора на курскихъ маневрахъ перетолковали такъ, что, моль, наръзка земли будеть къ празднику. И манифесть перетолковали такимъ же способомъ!.. Воть они каковы, эти сермяжные читатели между строкъ! А что они въ газетахъ вычитывають!о, Боже мой! Статью о выкройкахъ изъ "Нивы" стали было толковать, что тоже какая-то тамъ приръзка, наръзка или отръзка будеть. За два, за три года цълую литературу слуховъ создали такимъ способомъ, такую устную народную словесность развели.куда богаче книжной. И печатная противъ этой не действуетъ... Ты имъ циркуляръ и манифестъ тычешь, а они на это про себя:--"неправильно, моль, толкуешь", и за симь следуеть целый ушать народной словесности... Соображенія глубочайшія, легенды, сказанія, -- чего душа просить, то и пошло!

— Значить, — сказаль я, — изъ вашихъ же словъ видно, что нынъшніе сермяжные читатели еще больше вашего читають между строкъ и на свои больсти и чаянія между всякихъ строкъ и отвъта ищуть.

Мой спутникъ встрепенулся.

- Совершенно върно! Воть именно! воскликнуль онъ. Батенька, да въдь это самое скверное и опасное и есть! Не могуть, а туда же лъзуть?.. Все зло въдь оть этого и идеть, что всякіе тамъ взялись за междустрочное вычитываніе и выискиваніе кисельныхъ береговъ. Иной читатель ничего больше не видалъ на своемъ въку, кромъ своей деревушки, а тоже туда же. А о фабричныхъ и говорить нечего...
- На однъхъ строкахъ какой же читатель удержится? Такъ ужъ психика устроена, что любое печатное слово разворачиваетъ чуть не всѣ запасы, какіе еще раньше накопились въ мозгу,— сказаль я.
- Не спорю, не спорю, но такого междустрочнаго лжетолкованія, какъ теперь, еще никогда не бывало. Появились даже такіе чтецы, что къ иному чтенію и вкусъ потеряли,—только между строчекъ и читають. Долженъ же быть этому хоть какой-нибудь

предълъ. Буквально вычитывается изъ книжекъ все, все, что кажется желательнымъ такому-то читателю. То-есть, точнъе сказать, не все, а то самое, за что его теперь намъ драть приходится... Вы понимаете... эта проклятая злоба дня словно всъ мужицкіе мозги согнула въ одну свою сторону...

— Но вѣдь, кажется, злоба дня имѣеть нѣкоторый raison d'etre въ головѣ каждаго читателя, будь онъ посвященный или непосвященный,—вставилъ я.

Мой спутникъ на минуту задумался, а потомъ, улыбаясь, сказалъ:

- Коли такъ разсуждать, то всякое междустрочное чтеніе Богъ знаетъ къ чему приведетъ: на одномъ концъ будетъ книга, а на другомъ—порка.
- Но въдь, быть можеть, это самое и есть злоба дня?—осторожно спросиль я.
- И для злобы дня долженъ быть свой предълъ! Раньше злоба дня тоже бывала,—напримъръ въ голодовкъ 91—92 года. А вотъ въдь тогда все обошлось хорошо.
  - Какъ хорошо?—удивился я.
- Ну, да, то-есть тогда голодовка была почти безъ читателей и чтенія.
  - О какихъ читателяхъ и о какомъ чтеніи вы говорите?

Лицо моего собесъдника вдругъ сдълалось очень серьезнымъ.

- Знаете, что ужъ я вамъ скажу, —какъ-то особенно знаменательно заговорилъ онъ. —Я не знаю, какъ вы, а я такъ чувствую, что времена нынъ не шуточныя... Что ужъ тутъ скрывать-то? Лучше въ глаза правдъ смотръть! Среди фабричныхъ и мужиковъ книжки теперь такія ходятъ, такія, какихъ раньше на моей памяти никогда еще не было, —толстыя, со всякими "измами", которыя только-только нашему брату читать. А они читаютъ ихъ со словарями и объясненія непонятныхъ словъ на поляхъ выписывають! А то еще и другое кое-что придумываютъ.
  - Что же именно?
- Есть такія книжки, которыя для злобы дня то же, что масло въ огонь. И кто только фабрикуеть эту самодъльщину? Напримъръ, я видълъ такую: грязная тетрадка, а въ ней наклеены раз ныя газетныя выръзки, ну, о полицейскихъ дълахъ, что ли, о

земскихъ начальникахъ, о судв, о крестьянскихъ волненіяхъ, о фабричныхъ безпорядкахъ, и фактъ къ факту, событіе къ событію изъ разныхъ газеть собраны, иные даже съ поясненіями... Такіе арсеналы, просто держись! Любую сторону жизни такъ разукрасять, такимъ способомъ, -- встить на удивление! Словно нигдт больше нъть никакихъ мерзостей, -- только въ Россіи! Словно всъ господа имъ враги. И это еще что! А то и такъ дълають. Берутъ какія-нибудь статьи изъ любого журнала, хотя бы изъ "Русскаго Въстника", выръзають ихъ, кое-что въ нихъ замажуть, кое-что впишуть, кое-гдв примечаніями снабдять. Смотришь-вся Россія выходить навывороть. Я видъль статью Татищева о декабристахъ, такимъ способомъ разукрашенную, видълъ даже "Московскій сборникъ" съ такими же примъчаніями. Не знаю, сами ли они ихъ писали, или кто для нихъ постарался. Изъ него настоящую подпольную книжку сдълали! И даже лучше всякой подпольной брошюры приладили. "Вотъ, молъ, православные, что вамъ правители-то говорять! " Толстые журналы на клочки рвутся, статья къ статъъ, страница къ страницъ подклеиваются, изъ самаго безобиднаго самое зловредное блюдо приготовляется... Но и это еще что! Нелегальщина завелась! И ея не мало! Въ иныхъ мъстахъ ее сколько душъ угодно! Отъ фабричнаго къ фабричному, отъ мужика къ мужику ползеть, словно зараза. На сходахъ ее читають, --это факть. А кто и что читаль, --никакимъ дознаніемъ не добьешься. А почему? Да потому, что въ унисонъ съ мужикомъ и фабричнымъ говоритъ. Здёсь и между строкъ читать не приходится. Воть и пришлась по душть. И читають, и хранять, и другь другу передають, и, что особенно худо, молчать. Я разъ двъ книженки изъ земли на огородъ случайно выкопалъ!..

- Ну, и что же?-спросиль я.
- Грътенъ, каюсь! Морду искровянилъ, книженки сжегъ, внутение сдълалъ, а на первый разъ безъ прочихъ властей обошелся. Самъ знаю, что не такъ бы слъдовало.
  - А что?
- Да, въдь, навърное книжки-то прочитаны были и перечитаны, потому что были ужъ очень рваныя. А кто прочель, —тотъ и заразился. Зараза изъ этой книжной словесности въ устную такъ и претъ. А ужъ когда она перешла на языкъ, —тогда она

еще того заразительнъе. Въ томъ-то и суть, что завелась одна подпольная книженка какая-нибудь, и ужъ навърное изъ рукъ въ руки всю деревню, смотришь, обошла. Выловишь ее, а она въ устной словесности ходить, да еще съ прибавками, а слухи-то кругами, кругами, какъ волны по водъ отъ упавшаго камня...

- Ужъ не преувеличиваете ли вы?-спросилъ я.
- Скажите, уменьшаю! воскликнуль мой сосёдъ. Я собственнымъ опытомъ дошель, что въ моемъ участкъ ни одной деревни нътъ, въ которую не заползла бы коть одна подпольная книжка. Ужъ по глазамъ знаю. Теперь есть такіе среди мужиковъ-то, а особенно фабричныхъ, которые красноръчиво говорять, а еще больше такихъ, которые красноръчиво молчатъ. Красноръчивое молчаніе, пожалуй, еще куже! Смотрю на рожу и по глазамъ вижу читатель!
  - Нужны же доказательства!—сказаль я.
- Скажу вамъ по секрету, въ волостныхъ правленіяхъ теперь такая ловля нелегальщины идеть, только держись... Даже и циркуляры такіе есть, чтобы въ волости письма мужицкія ощупывали, а то и распечатывали.
  - И дъйствуеть? спросиль я.
- Вылавливается много, но, думаю, не все. Да развъ здъсь въ количествъ дъло? Ложка дегтя цълую бочку меда портитъ. Вся суть въ углъ зрънія. Книжная словесность дала этотъ уголъ, устная словесность подхватила, а тамъ онъ и пошелъ гулять. Подъ угломъ этимъ всякая книжка, и газета, и наши циркуляры читаются. Съ печатныхъ строкъ такъ и бултыхъ въ междустрочное пространство на просторъ.
- Изъ вашихъ словъ выходить такъ, что настоящіе-то "читатели между строкъ", по нынъшнимъ временамъ,—не вы, а простой народъ, крестьяне и рабочіе,—сказалъ я.
- Батюшка, да я же вамъ все время о томъ и толкую, что это и есть главная бъда, что они лъзуть, куда ихъ не спрашивають. Междустрочное пространство не для нихъ существуеть! съ какимъ-то надрывомъ въ голосъ воскликнулъ мой спутникъ. И знаешь, къ чему дъло идетъ, и чувствуешь, и ничего подълать не можешь! Понимаешь только, что что-то такое надвигается... Въ воздухъ зараза носится! Передъ моимъ отъъздомъ даже мой

лакей Василій (каналья служиль у меня честно целыхъ семь леть) вдругь такія річи заговориль, что его прогнать пришлось. "Изъ книжки вычиталь?" спрашиваю. Клянется, что нътъ! А потомъ узналъ, что онъ съ къмъ-то изъ деревенскихъ "по душамъ" бесъдовалъ... А то и такъ. Приходить помощникъ писаря къ моей женъ и подъ секретомъ чуть не со слезами на глазахъ просить книжку, "ту самую, гдв о земль говорится". Вашъ, молъ, баринъ изъ писемъ много наловилъ этихъ внижекъ. Дайте хоть одну на прочтеніе! Умоляеть, умоляеть. Я, моль, быстро прочту. Разумъется, жена не дала, а нотацію прочла. И онъ же еще обидълся на это!.. И я увъренъ, что теперь, чего добраго, онъ и безъ меня въ волостномъ правленіи самъ ихъ ловить будеть, или станеть искать человъка, который бы по такимъ книжкамъ ему разсказываль. А если и это не выйдеть, то онь при помощи устной словесности примется въ любой газетинъ выдавливать то самое, что ему приспичило "вынь да положь..." Чорть знаеть, что теперь делается.

- Злоба дня претъ? спросилъ я.
- Претъ, задумчиво сказаль мой спутникъ. И никакихъ средствъ противъ нея нътъ. Мнъ самому иногда теперь кажется, что лучше бы ужъ эту самую злобу дня со всъхъ сторонъ обсуждать открыто авось бы не такъ сочинительствовали въ междустрочныхъ пространствахъ. Но въдь, съ другой стороны, только распусти да волю дай, а тамъ и пойдетъ... Такъ начнутъ читатъ между строкъ, еще хуже будетъ! Только держись!..
- Значить, по вашему, дозволь—нехорошо, не дозволь—тоже нехорошо?—спросиль я.
- А ну ихъ всѣхъ ко всѣмъ чертямъ! воскликнулъ мой спутникъ, хлопнулъ себя по жирнымъ ногамъ и замолчалъ. Что-то маленькое, ничтожное и смѣшное было разлито по всей его фигурѣ. Она какъ-то съежилась, скрючилась и замолкла, словно какая-то великая силища наложила вдругъ свою лапу на говорившаго и дала ему почувствовать все его ничтожество. Я молча смотрѣлъ на моего спутника. "Читатель! думалось мнѣ, —читатель, которому даны возможность и умѣнье читать между строкъ! Отчего же ты не вычитываешь тамъ самаго нужнаго и самаго главнаго? Отчего ты самъ—словно глухой и слѣпой, хотя и почитываешь? Отчего

до тебя, хотя бы изъ междустрочнаго пространства, не доходитъ этотъ самый голосъ жизни, которая вопіеть о своей нуждѣ? Отчего же ты-то, посвященный, не понимаешь, что эти самые "темные" и "непосвященные" въ тѣхъ же междустрочныхъ пространствахъ и слышатъ, и видятъ гораздо лучше, чѣмъ ты? Или ихъ бока болѣе намяты? Или ихъ сердца болѣе отзывчивы, чѣмъ твое? Или ихъ души черезчуръ ужъ пылаютъ надеждой на будущее, а твоя заскорузлая душа застыла, убаюканная наслѣдіемъ прошлаго, и не желаетъ никакихъ перемѣнъ въ будущемъ? И, сравнительно съ тобой, не больше ли правъ имѣетъ читатель изъ народа на междустрочное чтеніе и даже сочинительство, несмотря на всѣ свои блужданія въ темнотѣ?"

Мнѣ казалось, что я слышу, какъ напряженно-мучительно дрожать въ душѣ народнаго читателя страдальческія, хотя и не заунывныя нотки. Это безъ стыда и безъ жалости разыгрываеть свои мрачныя симфоніи окружающая дѣйствительность...

Ник. Рубакинъ

## Страница изъ исторіи одесской печати.

"... Въ Мадридъ установилась свобода печати; подъ условіемъ, чтобы а не касался ни властей, ни устава, ни политики, ни нравственности, ни чиновныхъ лицъ, ни почитаемыхъ сословій, ни оперы, ни другихъ театровъ, ни чего бы то ни было, что съ чъмънибудь имъетъ связь,—я все могу напечатать свободно подъ наблюденіемъ двухъ или трехъ цензоровъ".

("Свадьба Фигаро", действіе V, сд. III).

Пъли мои крайне скромны. Въ теченіе двухъ лътъ (1894—1896) я принималъ близкое участіе въ одесскихъ газетахъ. За это время у меня накопилось много фактовъ, иллюстрирующихъ положеніе мъстной печати: корректуры статей, зачеркнутыхъ обыкновенными цензорами и цензорами-самозванцами, "интервью", записанныя подъ первымъ впечатлъніемъ, и пр. Изъ моихъ старыхъ записныхъ книжекъ я намъренъ извлечь теперь только пять-шесть фактовъ. Вотъ и все.

Когда я лѣтомъ 1893 г. пріѣхалъ на день или на два изъ глухого провинціальнаго городка въ Одессу, то твердо былъ убѣжденъ, что газеты просматриваетъ только цензоръ. Я зналъ, что цензоры бывають "добрые" и такіе, какъ выведены Некрасовымъ въ "Газетной". Зналъ я также, что провинціальную газету могутъ покарать въ Петербургъ. Я тогда полагалъ, что дѣлается это за статью, вредный духъ которой цензоръ проглядѣлъ, или что авторъ искусно спряталъ змѣю въ корзину съ цвѣтами... "Змѣя" же эта, какъ я полагалъ, относится вообще къ категоріи "вредныхъ" ученій, предусмотрѣнныхъ цензурнымъ уставомъ. Вотъ почему, когда покойный А. П. Старковъ, редакторъ Одесскихъ Новостей, писалъ мнѣ, провинціальному корреспонденту этой газеты, что мои статьи объ участіи полиціи въ расхищеніи банка не пропущены цензурой,— я считаль это простой вѣжливостью. Мнѣ казалось, что это—сообщеніе въ мягкой формѣ о томъ, что мои корреспонденціи не интересны. Въ самомъ дѣлѣ, въ законахъ о печати, насколько мнѣ было извѣстно, нѣтъ пункта, предусматривающаго, что о провинціальномъ полицеймейстерѣ, участвующемъ въ расхищеніи общественнаго банка, или о приставѣ, сдѣлавшемъ въ пьяномъ видѣ "для смѣха" здоровой бабѣ клистиръ, — печатать нельзя \*). Въ Одессѣ меня ждалъ фактъ, который очень расширилъ мои познанія относительно положенія провинціальной печати. Одесскій литераторъ С. Т. Герце-Виноградскій, къ которому я зашелъ прямо съ парохода, спросилъ меня:

- Читали фельетонъ въ Одесскомъ Листкъ?
- Нѣтъ. А что?
- Остроумно. Очень остроумно, но газеть достанется. —Я тотчасъ же прочиталь фельетонъ (дебютироваль В. М. Дорошевичь) и согласился, что напечатанъ онъ замъчательно остроумно и блестяще. Одного я не поняль: за что можеть достаться газеть? Въ фельетонъ не было никакихъ "вредныхъ" идей. Говорилось о мъстномъ милліонеръ-грекъ Маразли и о какихъ-то двухъ думскихъ или банковскихъ воротилахъ. Всъхъ ихъ блестящій фельетонисть назваль "большимъ, среднимъ и малымъ фонтанами красноръчія". Газеть дыйствительно "досталось". Въ тоть же день я узналь, что градоначальникъ П. А. Зеленый "вытребовалъ" къ себъ редактора Одесского Листка В. В. Навроцкого и автора фельетона. Зеленый ругалъ ихъ циничной бранью, кричалъ, грозилъ, и, въ результатъ, В. М. Дорошевичь на другой же день увхаль изъ Одессы. Такимъ образомъ я убъдился, что мъстная печать, помимо обыкновеннаго цензора, имъетъ еще въ Одессъ же цензора, такъ сказать, верховнаго, для котораго никакіе уставы не писаны. Въ самомъ дель, нигдъ не говорится, что градоначальникъ можетъ "вытребовать" для внушенія автора совершенно невинной статьи, пропущенной цензурой. Законы о печати не дають, кром'в того, право градо-

<sup>\*)</sup> Я питю въ виду кременчугскаго пристава Косолапаго. Описанный факть быль льтомь 1892 г.

начальнику ругать редактора непечатными словами и грозить автору высылкой "въ двадцать четыре часа". Лично меня поразило еще и то, что всѣ, съ которыми я говорилъ тогда, считали выходку Зеленаго естественной. Черезъ годъ мои познанія обогатились: я переѣхалъ въ Одессу и принялъ дѣятельное участіе въ мѣстной прессѣ. Очень скоро я опытомъ убѣдился въ слѣдующемъ.

Провинціальный цензоръ черкаетъ корректуру не потому, что нашель тамъ замѣтку, содержаніе которой представляеть что-нибудь "противозаконное". Цензоръ во многихъ случаяхъ считается съ соображеніями, совершенно не предусмотрѣнными законами о печати. Я оставлю въ сторонѣ мелочи, какъ придирки къ отдѣльнымъ словамъ. Цензоръ Ламкертъ, напр., вычеркивалъ такія слова, какъ "сальникъ", находя ихъ неприличными. Онъ же нашелъ нецензурное въ такой фразѣ: "N. сравнилъ спину танцовщицы съ поэмой Боккачіо. Будъ здъсь Козьма Прутковъ, онъ сравнилъ бы слова фельетониста съ лимбургскимъ сыромъ". Послѣдняя фраза зачеркнута въ корректурѣ. Но это мелочи. Я приведу другіе примѣры. Въ Въстникъ Иностранной Литературы за октябрь 1894 г. была помѣщена замѣтка "О джентльмэнахъ". Разъяснялось, кто истинный джентльмэнъ. Между прочимъ, въ замѣткѣ говорится:

"Во-первыхъ, онъ (джентльмэнъ) никогда не "выходитъ изъ себя", не кричитъ, не ругается, не топочетъ ногами. Въ этомъ отношеніи есть существенное различіе между англійскими понятіями и нравами материка. Англійскій начальникъ, чиновникъ, важный человѣкъ, который бы вздумалъ кричатъ на своихъ подчиненныхъ, навсегда погубилъ бы себя въ мнѣніи окружающихъ. У насъ, каоборотъ: громы и молніи до недавняго времени считались неотъемлемыми аттрибутами важнаго лица. Теперь, впрочемъ, выработался типъ благовоспитаннаго администратора, хотя въ захолустьяхъ до сихъ поръ можно встрѣтитъ начальниковъ стараго пошиба, о которыхъ въ народной пѣснѣ говорится:

Ужъ онъ топае ногами о дубовый поль, Ужъ онъ жлопае руками о кленовый столъ!..

При этомъ брызжетъ слюной, ворочаетъ бѣлками и сыплетъ изреченіями глубоко національнаго стиля". "Одесскія Новости" рѣшили перепечатать замѣтку, но г. Ламкертъ ее вычеркнулъ въ порректурѣ цѣликомъ.

- Вы мнѣ должны быть благодарны, сказаль онъ редактору. Изъ истинной любви къ вамъ я не представилъ корректуру его превосходительству (градоначальнику); онъ бы вамъ тогда закрылъ газету.
  - --- За что же?
- Какъ за что! Да въдь вы даете портреть его превосходительства!
- Г. Зеленый; дъйствительно, прогремъль на всю Россію удивительнымь знаніемъ "митирогнозіи" и безпрерывными глубоко національными цитатами оттуда. Помню, я сидъль въ типографіи газеты часу въ 11 вечера. Ждали корректуру отъ градоначальника, который требоваль себъ на просмотръ всю городскую хронику. Раздается звонъ электрическаго аппарата.
- Кто у телефона?—спросиль завъдующій типографіей. Изъ аппарата, вмъсто фамиліи, вылетаеть глубоко національное и абсолютно нецензурное выраженіе.
- Слушаю, ваше превосходительство!—почтительно отвътилъ завъдующій, признавъ сразу по энергичному стилю говорившаго.
- Какъ смъли сдълать переносъ въ словъ генералъ лей-тенантъ (энергичная цитата). Какой я вамъ генералъ лей (энергичная цитата). Немедленно переверстать!

Дъло шло вотъ о чемъ. П. А. Зеленому послали корректуру оффиціальнаго объявленія, въ которомъ въ титулъ градоначальника быль сдъланъ переносъ "лей-тенантъ". Зеленый принялъ, очевидно, "лей" за личность.

Уставъ о печати, конечно, не предусмотрълъ возможности такихъ проступковъ, какъ переносъ въ титулъ градоначальника.

Провинціальныя газеты не знають доподлинно, им'ють ли он'я право давать неодобрительные отзывы о п'вніи итальянскаго тенора, о танцахъ французской кафешантанной п'ввицы или о пьес'в, сочиненой м'ютнымъ авторомъ, им'ющимъ друзей въ полиціи. Приведу н'юколько прим'вровъ. Въ март'я 1895 г. въ Одессу долженъ былъ прітать для концерта теноръ Мазини. Мн'янія газетъ разд'єлились. За недостаткомъ темъ, хроникеры и "ежедневники" стали полемизировать по поводу того, им'явть ли Мазини голосъ или потерялъ его. Одесскій Новости были того мн'янія, что слава Мазини въ прошломъ. Одесскій Листокъ доказывалъ, что слава

та не только въ настоящемъ, но еще и въ будущемъ. Одесскія Новости, кромѣ того, жаловались на то, что устроители концерта, келая нажиться, подняли цѣны на билеты. Повидимому, полемика та не можетъ носить никакого противозаконнаго характера. Но радоначальникъ принялъ сторону устроителей концерта. 6 марта 895 г. Зеленый протелефонировалъ Одесскимъ Новостямъ: "Всѣ замѣтки, въ которыхъ будетъ говориться о Мазини, — посылать нѣ на просмотръ". На другой день градоначальникъ запретилъ азетѣ неодобрительно отзываться о предстоящемъ концертѣ или бъ устроителяхъ его. Черезъ три дня редакторъ Одесскихъ Носостей А. П. Старковъ (теперь уже покойный) написалъ слѣдующую замѣтку, корректура которой у меня сохранилась. Я приведу е цѣликомъ.

"Нрупное барышничество. Какъ извъстно, теноръ Мазини предположиль сделать концертное турно по Россіи, разсчитывая дать 35 разныхъ городахъ по 1-2 концерта. Всего предположено дать 15 концертовъ, за которые г. Мазини получаетъ отъ антрепренера .. Мираміана 30.000 руб., или по 2 тысячи рублей за концерть. антрепренеръ концертнаго турнэ Мазини разсчиталь, что, получая риблизительно по 4000—5000 руб. за концерть, онъ будеть въ олидныхъ барышахъ, такъ какъ отъ 60 — 65 тысячъ руб., за платою 30 тысячь руб. г. Мазини, останется 30-35 тыс. руб., поторыя не только покроють всё издержки антрепризы, но и станется приличная сумма въ пользу антрепренера. Въ Одессъ . Мираміанъ предложилъ дать два концерта, отъ которыхъ имълъ ъ виду получить 9000 руб., т. е. 4500 руб. за концерть. Въ тдачъ для концертовъ Мазини городского театра съ разсчетомъ ыручить 4500 руб. за концертъ встрътились затрудненія, и г. Ми-. аміанъ уже вступиль было въ переговоры съ дирекціей благооднаго собранія взять для концертовъ заль въ новомъ поміншеніи обранія. Въ это время редакторъ-издатель "Одесскаго Листка" . Навроцкій предложиль г. Мираміану по 5000 руб. за концерть. оглашение состоялось, и г. Навроцкій устроиль такъ, что для :онцертовъ Мазини быль ему дань городской театръ съ подняіемъ цёнъ до 7,500 руб. за каждый разъ, или до 15,000 руб. а два концерта. Такимъ образомъ редакторъ-издатель большой лазеты сделался крупнимъ барышникомъ и зарабатываеть на двухъ

концертахъ безъ всякихъ хлопотъ 5000 руб. Всё эти деньги берутся изъ кармановъ публики, которая, чтобы имёть удовольствіе послушать Мазини, должна не только заплатить ему 2,000 руб. за выходъ. но столько же почти антрепренеру и еще больше — барышнику".

Очень можеть быть, что у составителя замѣтки были еще соображенія и менте похвальныя, чти желаніе охранить общество отъ круппаго барышничества; не малую роль, въроятно, играли зависть къ болъе удачливому и изобрътательному конкурренту. Но, во всякомъ случать, замътка фактически была върна, и вт ней, повидимому, нътъ ничего предусмотръннаго цензурнымъ уста вомъ. Цензоръ разръшилъ замътку, но градоначальникъ зачеркнуло ее всю и сдълалъ на поляхъ такую отмътку: "Я уже два раз предупреждалъ редакцію, чтобы прекратились писанія по поводу цвиъ на концертъ Мазини. Въ последній разъ делаю это теперь. Если это еще разъ повторится, то я вынужденъ буду приняти строгія административныя міры противъ извістныхъ мні лиць редакціи". Такимъ образомъ, въ провинціи журналисть, неодобрительно отзывающійся объ итальянскомъ теноръ, совершаеть этимя преступленіе, за которое ему грозить крупнал полицейская расправа. Разъ начавъ, я доскажу уже исторію концерта. Онъ состоялс: 3 апръля 1895 г. при совершенно исключительной обстановкт Весь театръ быль оцвиленъ стражей. У каждаго входа стоял квартальные надзиратели и безъ билетовъ не впускали дажвъ корридоръ. Въ театръ на мъстахъ для зрителей сидъли пере одетые городовые. Градоначальникъ стоялъ въ своей ложе громко, на весь театръ, какъ на пожаръ, отдавалъ приказані. полицін. Импрессаріо поусердствоваль: какъ только Мазини вышель. ему поднесли громадный вънокъ. Раздалось шиканье. Полиція помчалась въ раскъ искать виновниковъ. Концерть, въ общемъ. прошель великольно. Шестого апрыля вы петербургскихы Новсстяхъ появилась такая телеграмма изъ Одессы: "Концертировавшему здъсь впервые Мазини оказали недружелюбный пріемъ. Въ нокъ, предназначенный къ подачъ артисту, не могъ быть вручен: вслъдствіе протеста публики. Причина: антрепренеры добилис: утвержденія театральной коммиссіей небывало высокихъ цінъ. По рядокъ въ театръ охранялся усиленнымъ полицейскимъ нарядомъ". Одесская охранительная газета Новороссійскій Телеграфъ, находившаяся подъ особымъ покровительствомъ градоначальника, помъстила на другой день сыскную статью: "Ложная телеграмма", изъ которой приведу нъсколько строкъ. "Въ Одессъ всъмъ извъстно, что ожесточенный походъ противъ Мазини... вели Одесскія Новости, и особенно усердствоваль въ этомъ отношеніи ея сотрудникъ М. Яр. Точно также извъстно, что завъдующій редакціей Одесскихъ Новостей, г. Кауфманъ, былъ ранъе сотрудникомъ петербургскихъ Новостей и вышеприведенную телеграмму, по всъмъ основаніямъ и даннымъ, могъ сообщить онъ самъ или другіе подъ его прикрытіемъ... Можно выразить надежду, что полиція разслъдуетъ все".

Провинціальная газета убъждается иногда, что она лишена права не восторгаться танцами французской пъвицы на открытой сценъ. Въ концъ іюня 1894 г. въ Одессу пріъхала кафешантанная пъвица, "премированная красавица Женіори". Кутящая молодежь и старички сходили съ ума. Каждый вечеръ садъ бывалъ переполненъ. Женіори пъла скверно, голосъ у нея быль хриплый, но ноги она поднимала на ръдкость. Усерднымъ посътителемъ сада сталь градоначальникь. Хроникерь Одесскихь Новостей В. С. Ляпидусъ помъстилъ неодобрительную замътку о дъвицъ, не называя ее по имени. Статейка была до такой степени невинная и безцвътная, что цензоръ (Ламкертъ) не тронуль въ ней ни одного слова. А онъ усматривалъ "противозаконность" въ такой фразъ, которую вычеркнуль у меня: "Когда-то на Руси ставили въ попы даже неграмотныхъ". Ламкертъ такъ стоялъ за нравственность, что въ рождественскомъ разсказъ "Бандуристъ" (Одесскій Листокъ, 25 декабря 1895 г.) счелъ необходимымъ очистить слъдующія фразы: "Распахнулись двери, и гайдуки вогнали въ залъ десятокъ обнаженных дъвушекъ. Это были все дочери жителей мъстечка, которых в забрали въ замокъ, какъ только началась чума". Слова курсивомъ — вычеркнуты цензоромъ. По этимъ фактамъ можно догадаться, что зам'етка г. Ляпидуса была вполн'е безобидная. Тъмъ не менъе г. Зеленый пришель въ ярость и вытребовалъ къ себъ хроникера и редактора (А. П. Старкова). Произошла такая сцена: г. Зеленый, сжимая кулаки, накинулся на хроникера.

— Сукинъ сынъ! — крикнулъ въ видѣ привѣтствія градоначальникъ.

- Ваше превосходительство, -- началъ было г. Ляпидусъ.
- Молчать! Сукинъ сынъ! Пархатый жидъ? Какъ ты смълъ написать это! (цитата изъ курса митирогнозіи). Я тебя въ двадцать четыре часа вонъ изъ города! А ты, сукинъ сынъ...—накинулся Зеленый на Старкова. Редакторъ повернулся и ушелъ.
- Стой! Сукинъ сынъ! (Нецензурная брань). Я твою газету закрою. Я знаю, у тебя соціалисты тамъ пишуть! Раззорю!

А. П. Старковъ ушелъ, и твмъ кончилось все. При такихъ нравахъ обыватель, обиженный чемъ-либо газетой (а въ этомъ отношении онъ проявляеть необыкновенную чувствительность), мчится сейчасъ же съ жалобой на нее въ полицію. При мнѣ и Одесскій Листокъ, и Одесскія Новости потерпъли кару. И понесли ее не за проступокъ, предусмотрънный законами о печати, а по жалобъ градоначальнику со стороны обиженныхъ обывателей съ положеніемъ. Когда нашей газеть запретили въ 1894 году розничную продажу (мъстный крупный домовладълецъ обидълся замѣткой), полиція стала нашимъ непосредственнымъ начальствомъ. Всв пристава и подчаски стали вылавливать "проступки", чтобы "закрыть газету", какъ они говорили. Проступки бывали удивительные. 25 октября 1894 г. полицеймейстеръ г. Бунинъ вызвалъ въ участокъ по дъламъ печати редактора Одесскихъ Новостей А. П. Старкова. Такъ какъ послъдній увхаль въ Петербургъ спасать газету, то въ полицію явился управляющій конторой С. В. Можаровскій.

Бунинъ принялъ Можаровскаго (кандидата правъ) крайне грубо и повелъ бесъду въ третьемъ лицъ, какъ бы намекая, что можетъ сказать и тм. Проступокъ состоялъ въ томъ, что на первой страницъ газеты рядомъ стояли два объявленія: одно оффиціальное, отъ градоначальника, другое—частное (объ открытіи бассейна съ теплыми душами). Полицеймейстеръ нашелъ, что это предосудительно.

- Какой въры? спросилъ Бунинъ послъ грубаго выговора.
  - Еврей.
  - Такъ и видно. Русскій себѣ бы этого не дозволилъ.

Можаровскій развернуль нумерь оффиціальной газеты—Bвою-мости Одесскаго  $\Gamma$ радоначальства. На первой страниць ть же

два объявленія стояли тоже случайно тамъ рядомъ. На это М. указалъ. — Это не касается Одесскихъ Новостей. Пусть редакторъ помнитъ, если еще повторится — мы закроемъ газету.

Провинціальная газета не можеть сказать съ увѣренностью, что ее не вызовуть въ полицію за неодобрительный отзывъ о литературномъ произведеніи досужаго обывателя съ вѣсомъ. Въ октябрѣ 1894 году одесское общество трезвости поставило пьесу "Глухой уголъ", сочиненную однимъ изъ членовъ (г. Писаревскимъ). Пьеса была очень глупая и бездарная; въ этомъ смыслѣ и дали отзывъ въ Одесскихъ Новостяхъ. Предсѣдатель общества г. Ярмонкинъ и драматургъ очень обидѣлись отзывомъ, собрали засѣданіе и постановили такую резолюцію. "Просить г. градоначальника о вызовѣ автора рецензіи для строгаго внушенія. Начать судебное преслѣдованіе за неправильную критику пьесы".

Я не особенно старательно рылся въ моихъ старыхъ записныхъ книжкахъ, но, мнѣ кажется, и приведенныхъ фактовъ достаточно. Они свидѣтельствуютъ о томъ, что провинціальному журналисту приходится работать въ совершенно особой средѣ, съ полицейскимъ участкомъ на первомъ планѣ. Статьи, не попадающія въ провинціальныя газеты или влекущія за собою различныя кары, отнюдь не нарушаютъ какихъ-нибудь законовъ о печати. Судьба газеты зависитъ не отъ цензора, а отъ симпатій или антипатій мѣстной полицейской власти. И если провинціальная газета далеко не всегда можетъ отзываться неодобрительно о пѣніи тенора, о танцахъ французской дѣвицы или о глупой пьесѣ мѣстнаго воротилы, то можно себѣ представить, что ждеть ее, если она попытается хоть намекнуть на противообщественныя дѣянія мѣстныхъ столповъ.

Діонео.

#### Слово.

Легенда.

"И свёть во тымё свётить, и тыма не объяла его".

T.

Написано въ древнемъ писаніи. Долго люди были одиноки и немощны, — скрывались въ пещерахъ, какъ волки бродили въ лѣсу, какъ птицы ютились на вѣтвяхъ высокихъ деревьевъ. Потомъ размножились люди, разселились по лицу земли и возгордились своимъ множествомъ и рѣшили выстроить башню великую до самаго неба, чтобы видно было ее со всѣхъ концовъ земли, чтобы знали люди свое множество.

Собрались всё люди, всё, какіе жили тогда, бёлые, черные и желтые, дёти Сима, дёти Хама, дёти Іафета, пришли изъ тёсныхъ ущелій горъ, съ широкихъ долинъ, изъ пустыни песчаной безбрежной, отъ моря, вёчно шумящаго, отъ быстро текущихъ рёкъ, изъ вёчно безмолвныхъ лёсовъ. Собрались всё люди живущіе и начали строить башню великую. Они принесли съ собой камень и дерево, песокъ пустынь и воду рёкъ и клали камень и дерево, сыпали песокъ и лили воду, — и не было связующаго. Былъ камень, было дерево и вода мочила песокъ — и не было связующаго. Были люди горъ и долинъ, и лёсовъ, люди морей и быстро текущихъ рёкъ, и не было у нихъ связующаго.

И спутались мысли ихъ, смѣшались языки ихъ, перестали понимать другь друга, забыли, зачѣмъ собрались они. И ушли всѣ въ свои ущелья тѣсныя, въ пустыни безбрежныя, къ морю шумящему, въ лѣса безмолвные и снова жили, какъ волки въ лѣсу, какъ коршуны на скалахъ, какъ крокодилы у потоковъ водъ.

Разрушалась башня не достроенная, сыпались камни не связанные, рушилось дерево не скрыпленное и рыки заносили иломы и

двигались на башню зыбучіе пески безбрежныхъ пустынь. И забыли люди, что собирались строить башню великую до неба, забыли, что они дъти Сима, Хама, и Іафета,—что они дъти одного отца.

#### Π.

Чреда въковъ прошла надъ землей. Еще больше размножились люди по лицу земли и не понимали другъ друга бълые, черные и желтые народы, и были они какъ волки, крокодилы и коршуны. И какъ снътъ на холодныхъ бълыхъ поляхъ, вился песокъ надъ высокимъ холмомъ недостроенной башни великой.

На краю пустынь безбрежныхъ и моря шумящаго, въ землъ обътованной родился Человъкъ-Богъ и сказалъ онъ міру: нътъ эллина и іудея, бълаго и чернаго, всъ живущіе люди братья, всъ дъти одного отца. Говорилъ онъ людямъ: возлюби человъкъ ближняго своего, какъ самого себя, положи человъкъ душу свою за други своя. Говорилъ онъ: вотъ я даю вамъ завътъ мой въчный, слово связующее, кръпы кръпящее.

Люди не повърили въ свое родство человъческое и убили его. Убили его люди, любви человъческой не въдавшіе, свъта не видъвшіе, во тьмъ ходившіе.

И остались ученики его, двънадцать агнцевъ безъ пастыря, двънадцать сиротъ безъ матери, двънадцать учениковъ безъ учителя, и собрались они въ томъ покоъ, гдъ учитель дълилъ съ ними послъднюю трапезу, давалъ имъ послъдній завътъ, прощался послъднимъ цълованіемъ. Были смутны мысли учениковъ безъ учителя, были смятены сердца агнцевъ безъ пастыря, и гора Голгофа темно смотръла въ окно, и блъдный двурогій мъсяцъ вставалъ надъ крестами. И были они только рыбари, только мытари, и Іаковъ, братъ Господень, былъ безъ Господа. Сказалъ Іаковъ: "На крестъ распятъ Господь, братъ мой"; шептали уста Петра: "Они узнали меня"; говорили немощные, смятенные: "мы рыбари, мы мытари—какъ учить будемъ?"—и молчалъ Іоаннъ, который возлежаль на груди учителя.

Какъ  $mor\partial a$ , черная туча ползла надъ Голгофой, и тряслась земля, и молніи, какъ змѣи, вились надъ крестами. И мракъ оку-

таль землю, и мысли учениковъ были темны, и были смятенны сердца ихъ.

И внезапно сдълался шумъ съ неба, какъ бы отъ несущагося сильнаго вътра, и спустились съ неба огненные языки и почили на главахъ учениковъ. И исполнились всв Святаго Духа, небеснымъ свътомъ освътились мысли ихъ, пламенемъ зажглись сердца ихъ, и поднялись они-свътлые, ликующіе, могучіе. Сказаль Іоаннъ, который возлежаль на груди учителя: "Въ началъ было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Богъ". И еще сказалъ Іоаннъ: "Свътъ во тьмъ свътить, и тьма не объяда его". Заговорилъ Іаковъ и Петръ, и мытари и рыбари заговорили на разныхъ языкахъ слова, которыя понимали Пареяне и Мидяне, и Еламитъ и жители Мессопотаміи, Іудеи и Каттадокіи, Понта и Асіи. Поднялись они, могучіе, ликующіе, и взяли свои посохи и понесли зав'ять любви учителя, Слово связующее и души, священнымъ пламенемъ объятыя, міру широкому чрезъ пустыни и горы, моря и ріжи бълымъ, чернымъ, желтымъ людямъ. Не было у нихъ запасовъ пищи и одеждъ многихъ, не было лука и стрълъ, мечей и щитовъ, было только слово великое, слово связующее, — и преклонили предъ ними головы люди, мечами опоясанные, и раскрыли предъ ними сердца свои и двери домовъ своихъ.

#### III.

Чреда вѣковъ прошла надъ землей. Все также встаеть солнце съ востока и идеть къ западу; какъ прежде, рождаются люди и умирають, и границы раздѣляють народы, и люди, опоясанные мечами, стерегуть границы. Временами черныя тучи мракомъ окутывають землю, и встають новыя Голгофы и новые кресты. Но все громче звучить слово связующее, слово великое. Въ пламени сердецъ людскихъ оно рождается, пламенемъ зажигаеть сердца людей. И нѣтъ смерти слову безсмертному, нѣтъ границъ слову безграничному, не пронзить его мечъ, не разорветь его коршунъ. Чрезъ моря безбрежныя, черезъ горы высокія, снѣгами покрытыя, чрезъ лѣса дремучіе, непроходные, чрезъ пустыни мертвыя, золнцемъ сожженныя, носится по свѣту вѣчно немолчное, какъ

вътеръ вольное, ширококрылое, молніями блещущее, громами гремящее слово связующее, слово безсмертное.

И все больше покоряеть міръ, звенящій оружіемъ, слово безоружное, все крѣпнетъ вѣра людей въ свое родство человѣческое, въ братство кровное. Выше и выше воздвигается будущій домъ человѣчества, башня великая, со всѣхъ концовъ земли всѣмъ живущимъ людямъ видная, башня связанная, крѣпами скрѣпленная.

С. Елпатьевскій.

## Съятели.

(Съ натуры).

Свите разумное, доброе, ввчное...

- Ну, что, какъ дъла? спросилъ я у "аншефа"; такъ звали мы нашего редактора.
- Какія тамъ дѣла!.. махнулъ рукой "аншефъ", высокій, когда-то красивый и сильный, а теперь похожій на загнанную, измученную лошадь, мужчина.—Садитесь пока... Скоро остальные придутъ... А я займусь пока, просмотрю письма, вонъ сколько накатали. А то вотъ архивомъ займитесь вамъ, заграничнымъ жителямъ, это, поди, въ диковинку...

"Архивомъ" у него назывался громадный диванъ-ларь, въ который онъ съ любовью складывалъ измазанныя цензорами гранки. За четыре года изданія газеты ихъ накопились прямо вороха, этихъ очень скромныхъ, но, увы, опасныхъ вапретныхъ мыслей, точно кровью какой, залитыхъ красными чернилами.

Я занялся "архивомъ"... Чего-чего, какихъ только перловъ не было тутъ! Вотъ какой-то разсказъ изъ народной жизни, весь измазанный. Зачеркнуты слова: "ступай къ лѣшему!"—сбоку, на поляхъ, надпись: "ругаться неприлично"; зачеркнутъ разсказъ лѣсника о встрѣчѣ съ водянымъ; сбоку — "вредно распространять суевърія". У лѣсника этого былъ сынъ Ванятка, "румяный, пухлый, круглый, похожій на амурчика"—лѣснику дозволялось имѣть сына, дозволялось сыну называться Ваняткой, но быть румянымъ, пухлымъ, круглымъ, похожимъ на амурчика — запрещалось; эти слова были вычеркнуты. Воть перепечатка изъ какой-то другой дазеты въ отдѣлѣ "Смѣси", —разсказъ о раскопкахъ въ малой Азін

и о находкѣ тамъ древняго памятника аккадійцевъ; надпись на этомъ памятникѣ говорила о глубокомъ отчаяніи ея автора. "Я вопію въ молитвѣ къ нему, и никто, никто не внемлетъ мнѣ!"— заканчивалась надпись. Слова эти были энергично зачеркнуты, и на поляхъ, сбоку, красовались два могучихъ, жирныхъ знака вопроса. Вотъ еще перепечатка—разсказъ о самоуправствѣ какого-те урядника... Вотъ...

#### — Забавляетесь?

Это быль Митя, студенть-второкурсникь, постоянный сотрудникь газеты, злой и ядовитый, какъ скорпіонъ. Онъ только что вышель изъ тюрьмы, гдѣ сидѣлъ девять мѣсяцевъ за студенческіе безпорядки, но настроеніе его было обычное, боевое, свирѣпое—даже, пожалуй, болѣе свирѣпое, чѣмъ прежде.

— Забавляйтесь, забавляйтесь...—повториль онъ, здороваясь со мной, съ своей обычной мефистофелевской улыбкой на безусомъ некрасивомъ, но умномълицъ.—Туть много любопытнаго...

Въ это время вошли еще два сотрудника, — неунывающій народникъ-беллетристъ, сороковая бочка въ косовороткъ и съ длинными волосами, и тонкій, маленькій, похожій на замореннаго воробья, публицистъ, писавшій по вопросамъ юридическимъ и завъдывавшій иностраннымъ отдъломъ. Не успъли мы обмъняться обычными привътствіями, какъ вошли еще двое: второй, неоффиціальный редакторъ, высокій мужчина съ умнымъ блъднымъ лицомъ, извъстный земскій дъятель, и секретарь газеты, плотненькій, кръпкій господинъ въ синихъ очкахъ и съ длинными волосами.

- Ну, воть... Теперь почти всѣ на лицо...— сказалъ Митя.— Я буду жаловаться...
- Валяйте... сказалъ "аншефъ". Это онъ на меня въъдся...—прибавилъ онъ.
  - Что такое? За что?
- Да какъ же, обида...—заговорилъ Митя.—Изволили приказать мнѣ написать статью о Рыльевъ, къ годовщинъ его смерти, я написалъ... Ну, вчера набрали, послали цензору,—пропустилъ, вотъ оно: "разръшается", ткнулъ онъ въ гранки, вытащенныя изъ кармана. —А "аншефъ" не желаетъ, боязно, говоритъ... Оно, правда, гм... съ душкомъ, но разъ разръшено, значитъ...

- Ничего не значитъ...—сказалъ аншефъ.—За такую статью вотъ какъ намъ попадетъ...
  - Да въдь разръшена!..
- Мало что разръшена!.. Ну, да что туть препираться! Прочитайте ее вслухъ, а остальные пусть ръшають... Если найдутъ удобной, я помъщу...

Въ редакціи быль республиканскій образъ правленія, всъ спорные вопросы рішались редакціоннымъ совітомъ.

Фельетонъ быль написанъ мастерски, ярко, съ огнемъ и въ такомъ стилъ, что у слушателей то и дъло вырывалось изумленное "ого"!.. Митя кончилъ.

- Ну, какъ?
- Конечно, какъ... Не помъщать...—ръшили всъ единогласно.—Эка какъ настряпалъ...
  - Да, въдь, разръшено, чортъ возьми!
- Мало ли что... За эдакую штуку газету закроють сейчасъ же...
- Нътъ, это ръшительно невозможно!..—сорвался Митя.— Чортъ бы ихъ всъхъ побралъ!.. Какъ же туть работать?.. Ну?.. Я бы ихъ всъхъ...

Приходъ новаго лица прервалъ Митю. Это былъ тоже нашъ сотрудникъ, студентъ-юристъ послъдняго курса, необычайно длинное и мрачное существо, разражавшееся то и дъло душу раздирающими стихотвореніями-воплями. Онъ тоже только что вышель изъ кутузки, гдъ сидълъ "за нарушеніе общественной тишины и спокойствія": во время схватки студентовъ съ полиціей, онъ зальзъ на тумбу и, размахивая своими длинными руками, трогательно все время пълъ "Боже, царя храни"...

- Что туть за шумъ?..—проговориль онъ.—Вы бы полегче на счеть діапазону-то...
  - Что такое?..
- Да опять, чорть ихъ знаеть, твии какія-то подъ окнами...— отвівчаль онъ.—Увидаль меня, улицу перехожу, и скрылся...

Эти темныя, таинственныя тени подъ окнами мы уже не разъ замёчали...

— Э, чорть!.. — выругался неунывающій народникъ.—Надо форточки хотя закрывать...

- А я, господа, окончательно рѣшилъ жаловаться въ Петербургъ...—проговорилъ "аншефъ".—Такъ нельзя...
  - На цензора-то?
- Да... Соберу нъсколько экземплярчиковъ... изъ его подвиговъ и двину... Онъ ужъ всякую мъру забылъ... удержу не знаетъ...
- Ничего не выйдеть...—отозвался второй редакторъ.—Въдь, ужъ пробовали...
- Надо же что-нибудь дълать...—нахмурился "аншефъ".— Это не работа, а толченіе воды въ ступъ,—лучше газету закрыть... А-а, воть опъ... Ну, что принесъ?

Этоть вопросъ относился къ вошедшему Афанасію, редакціонному "курьеру", только что вернувшемуся отъ цензора.

— Ну, что?

Афанасій, бывшій въ курсѣ дѣла, всей душой сочувствовавшій нашимъ печалямъ, вмѣсто "все слава Богу-съ", которымъ онъ изрѣдка баловалъ насъ, только рукой махнулъ.

— Живого мъста не оставилъ-съ...—проговорилъ старикъ соболъзнующимъ голосомъ...—Какъ есть все выдралъ... Вотъ, извольте посмотръть...

Мы взглянули на гранки и ахнули: отъ номера не оставалось и половины!

- Да что это онъ сегодня?!.—грянулъ въ свою ерихонскую трубу народникъ.—Это ужъ... того... за это надо морду бить... Это издъвательство ужъ...
- Кульеръ ихній сказывалъ, будто имъ за нашу газету по телеграфу нотацію прочитали...—сказалъ Афанасій.—Вотъ и лихуется... Очень, будто, серьезно пробрали...
  - Ловко...-проговорилъ Митя.
- Ловко не ловко, а номеръ придется составлять за-ново... сказалъ второй редакторъ.

"Аншефъ" съ шумомъ отодвинулъ свое кресло и стукнулъ кулакомъ по столу.

- Нътъ, баста!..—проговорилъ онъ дрожащимъ голосомъ, вставая.—Нътъ, довольно... Всякому терпънію бываеть конецъ!.. Сегодня я номера не выпускаю!..
  - Совствите?!.

- Совежиъ.
- А полписчики?
- А подписчикамъ въ слѣдующемъ номерѣ мы заявимъ, что номеръ этотъ появиться не могъ по обстоятельствамъ, отъ редакціи независящимъ...
  - Это заявленіе цензоръ не пропустить...
  - Да мы и не пошлемъ его цензору, такъ напечатаемъ...
  - Ну, и вольется же намъ!..—замътилъ худенькій юристъ.
- Пусть!.. Я больше не могу...—сказалъ "аншефъ".—Въдь, надо же коть какъ-нибудь протестовать... Это не жизнь, а каторга...
- Пора сверстывать, Михаилъ Михайловичъ...—проговорилъ отъ двери метранцажъ.
- Нечего сверстывать сегодня, голубчикъ... отвъчаль "аншефъ". — Номера выпускать не будемъ... Можете отпустить наборщиковъ. И сами идите... Отдохнемъ, по крайней мъръ, праздникъ...

Сотрудники молчали, видимо, сочувствуя своему "аншефу"... Митя злобно-радостно ликовалъ.

— Блаженъ мужъ, иже не иде на совътъ нечестивыхъ...—раздался въ сосъдней комнатъ густой басъ, и въ двери появилась худая, высокая фигура съ козлиной бородкой на насмъщливомъ, тонкомъ лицъ.—Якобинцамъ сорокъ одна съ кисточкой...

Это быль сотрудникь, завъдывавшій городскими дълами, человъкь, обладавшій прямо невъроятной способностью пролъзать во всякую щель, всюду имъвшій какія-то таинственныя связи, — редакціонный глазь, оть котораго не ускользало ничего...

- Ахъ вы, якобинцы, якобинцы!.. укоризненно заговорилъ онъ.—Какихъ вы дъловъ-то натворили! А?.. Слышали новость-то?
  - Нъть. Что такое?-послышалось со всъхъ сторонъ.
  - --- Цензора-то нашего по шапкъ -- фьюю!..

Всв такъ и подпрыгнули.

- За что?!.. Что такое?!..
- Да за Герцена...
- Это за корреспонденцію-то?
- Да.
- Ловко!..

- Ну, разсказывайте...
- Слушайте...

Въ одномъ изъ предыдущихъ номеровъ газеты была помъщена краткая корреспонденція, въ которой разсказывалось о чествованіи небольшой группой русскихъ памяти А. И. Герцена на его могиль, въ Ницць, въ день годовщины смерти писателя-изгнанника. Корреспонденцію эту, заканчивающуюся пожеланіемъ о сиятіи запрета съ сочиненій Герцена и о всероссійскомъ чествованіи его памяти, вопреки нашимъ ожиданіямъ, цензоръ пропустилъ.

- Н-ну-съ, изъ Петербурга запросъ: какъ смъли пропустить такую каверзную вещь?—разсказывалъ намъ глазъ недреманный.— Тутъ смущеніе великое, не знають, что отвътить... Думали, думали, гадали, гадали и ръшили написать, что... какъ вы думаете, что?
  - Да ну, не томите... Выкладывайте...
- Что цензоръ никогда... слушайте!..—поднявъ палецъ кверху, торжественнымъ голосомъ медленно продолжалъ глазъ...—Что цензоръ никогда ничего о 1'ерценъ не слыхалъ!
  - Да быть не можеть!
- Честное слово... И вотъ сегодня новая телеграмма объ отчисленіи мудраго аргуса отъ должности... Ахъ вы, каверзники, ахъ вы, якобинцы!.. Ну, можно ле подводить такъ людей!..
  - То-то онъ такъ обрушился на насъ сегодня...
  - Въ чемъ дѣло?..-спросилъ глазъ.

Ему показали гранки, сообщили о ръшеніи не выпускать номеръ и прочее.

- Дъло...-одобрилъ онъ.-Надо и ихъ маленью поучить...
- Не закрыли бы...-выразиль опасеніе юристь.
- Hy, qui ne risque rien, ne gagne rien...—отвъчалъ "аншефъ".

На другой день газета не вышла, въ слъдующемъ номеръ было заявление отъ редакции, что виной этому "независящия обстоятельства", а чрезъ два дня еще нашего "аншефа" вызвали телеграммой въ Петербургъ, въ министерство внутреннихъ дълъ для объяснений, и—приостановили газету на мъсяцъ.

Ив. Наживинъ.

# Первая корреспонденція.

Изъ воспоминаній сельской учительницы.

Однажды, въ глухой ноябрьскій вечеръ, зашель ко мит на огопекъ брать моей хозяйки, Василій, первый въ сель балагуръ и весельчакъ, большой охотникъ выкурить трубочку въ компаніи и побалакать о томъ, о семъ, а главное о томъ, что пишутъ въ газетахъ. Самъ онъ былъ грамотный, но, по его собственнымъ словамъ, читалъ такъ, какъ "попъ черезъ канаву прыгалъ", т. е. съ большой заминкой, и потому любилъ больше слушать, чъмъ читать. Къ газетамъ онъ питалъ страсть непреоборимую и каждый разъ, какъ приходилъ ко мит, первымъ дъломъ спрашивалъ: "а ну, что пишутъ въ газетахъ?" И тутъ ужъ, хочешь не хочешь, а садись и читай ему все, начиная съ того, куда и зачъмъ потхалъ германскій императоръ, и кончая тъмъ, по чемъ за пудъ продавалось говяжье сало въ губернскомъ городъ на базаръ.

— Здорово пишуть! — говориль онь, выколачивая трубку о каблукь сапога. —То-есть все какъ на ладонкъ видишь!.. Теперича воть губерня оть насъ за сто версть, а то и больше, а мы воть сидимъ здъсь и знаемъ, по чемъ тамъ и сало, и пшено, и всякая тебъ снадобь... ловко! Или опять этоть, какъ его... нъмецкій анпираторъ... и не увидишь его сроду, а тоже въдь воть, кубыть, онъ тебъ знакомый какой... и какъ живеть, и что дълаеть, —все извъстно. Куда это онъ, бишь, поъхалъ-то? Къ австріяку? Ну, это не того... не ладно... гляди, не затъваетъ ли что... Кабы войны не было...

Но особенно его интересовали внутреннія изв'ястія и, въ част-

ности, корреспонденціи изъ деревень и сель. Онъ помниль ихъ названія, помниль всѣ событія, какія тамъ происходили, и часто при встрѣчахъ огорошиваль меня вопросомъ:

- Ну что, какъ въ газетахъ пишутъ, построились мужички-то въ Даниловкъ?
  - Какіе мужички? Въ какой Даниловкъ?—недоумъвала я.
- Ну воть, забыла! Да ономнясь ты же мив читала, 40 цомовъ у нихъ сгоръло. Эка, дъвка, память-то у тебя куриная! Или такъ:
- A что, не слыхать еще, обсудили Вязноватскаго мельника аль нътъ? Вотъ который квитки-то фальшивые мужикамъ давалъ?
  - Нътъ, ничего еще не было.
- Жалко! Любопытно, куда его обсудять. Да нъть, чай, выкрутится! Мужикъ, видать, хитренный, да и деньги много. Очистится!...

На этотъ разъ, войдя ко мнѣ, Василій не спросиль по обыкновенію о томъ, что пишутъ въ газетахъ, но пристально посмотрѣлъ на разбросанныя по столу бумаги и сказалъ:

— Вотъ ты все пишешь... А чтобы тебѣ про нашего Козла въ газеты написать? Вотъ это было бы дѣло!

"Козломъ" въ селъ называли волостного писаря, Чередъева, чрезвычайно подвижного человъчка съ длинной рыжей бородой и необыкновенно вертлявыми глазами, въ каждомъ изъ которыхъ, по словамъ моей хозяйки, сидъло по четыре бъса. Въ первый же день моего пріъзда онъ явился ко мнъ съ великолъпнъйшей гармоникой, сыгралъ нъсколько полекъ, вальсовъ и мазурокъ, а на прощанье признался, что "обожаетъ" блондинокъ и особенно ежели съ образованіемъ. Но, не встрътивъ съ моей стороны ни восторга, ни сочувствія, онъ ко мнъ охладълъ сразу, и его великольпная гармоника не появлялась больше въ моей квартиръ. Я встръчала его только въ волостномъ правленіи при получкъ жалованья, при чемъ онъ всегда принималъ видъ оскорбленнаго пътуха, а хозяйка моя передавала мнъ, что онъ называетъ меня "фитюлькой" и "козявкой" и говоритъ, что получше меня были, да не важничали.

- Важничать не важничали, —прибавила хозяйка, —а бить били.
  - Какъ били?

- Да такъ. Энта учителька, которая передъ вами была, такъ однова его освътила, небось, три дня въ ушахъ звенъло.
  - За что?
- Да ужъ, видно, за хорошія дѣла. Цѣльную недѣлю послѣ того нашъ Козелъ щеку платкомъ подвязывалъ. Сколько смѣху было!
- Да ужъ одно слово Козелъ! подхватилъ бывшій здѣсь Василій. —Во-кажъ онъ намъ насолилъ, съ души воротитъ! А подълать ничего съ нимъ нельзя, исправникъ его любитъ.

Послѣ того я нѣсколько разъ слышала, какъ мужики называли Козла плутомъ и мошенникомъ, но когда я пыталась разспрашивать мужиковъ о его плутняхъ, они заминали разговоръ, очевидно, не желая посвящать въ свои дѣла постороннее лицо, да еще "барышно".

На этотъ разъ, придравшись къ словамъ Василія, я рѣшила выпытать у него всю правду о Козлѣ и сказала:

- A что-жъ, я бы написала, кабы знала. Ты миъ разскажи, а я напишу.
- Hy?!—воскликнулъ Василій радостно.—Неужто напишешь? Не бонцься?
  - А чего миъ бояться? Коли правда, бояться нечего.
- О, Господи, да какъ же неправда? Да тутъ ежели поразсказать, что онъ дълаетъ, въ три дня всего не упишешь! Къ примъру сказать, какъ онъ съ міротадовъ недоимку на бъдныхъ мужиковъ списываеть, это что? Хорошо, по твоему? А какъ онъ насъ со Клочковой землей накрылъ, Боже мой!.. Да тутъ такія дъла... газета треснетъ, ежели описать! Портили мы, стало быть, у купца Клочкова степь въ аренду снять, ну, собрали сходъ, составили условіе, руки отобрали, что же, ты думаешь, вышло-то? Вся земля за міротадомъ Будаковымъ оказалась, а мы, стало быть, вышли вродъ какъ свидътели... Мы варили, а Будаковъ кашу сътъъ. Всего двъ полусотки за это дъло Козлу заплатилъ. Э-э, да что! Я тебъ такое разскажу, только пиши!..

Въ это время хозяйка высунула голову изъ-за двери своей избы, где она помещалась съ мужемъ, и посмотрела на насъ неодобрительно.

— Подговаривай, подговаривай на свою голову! — сказала она. — Давно подъ рубаху-то не заглядывали?

Василій немного сконфузился, но храбрости не потерялъ.

— А пущай заглядывають! — возразиль онь безпечно. — Небось свое, не купленное. Ты ее не слухай, пиши! — обратился онь снова ко мнв.—Завертимь мы съ тобой Козлу закорючку, а чтобы крвпче было, я къ тебъ завтра вечеркомъ съ шабрами приду. Все обскажемъ, а ты пиши.

Когда онъ ушелъ, хозяйка явилась ко мнъ озабоченная и стала меня отговаривать.

— И охота вамъ, барышня, съ мужиками связываться! Мой Васька сроду дуракъ былъ: сколько ужъ его драли въ волостномъ, а ему все неймется! Самъ давно тятя, а все глупости на умъ. Козелъ—онъ злющій: онъ и меня, и васъ со свъту сживеть! Недаромъ исправнику кумъ!

Но я успокоила ее, что никто изъ нихъ не пострадаеть оттого, что я опишу въ газетъ плутни Козла, и она отправилась на печь къ своему мужу, старому отставному солдату, который, повидимому, давно уже ни въ какія дъла не вмъшивался и вель у себя за перегородкой мирную и загадочную жизнь. По крайней мъръ, я встръчала его очень ръдко, да и то онъ старался при этомъ какъ можно скоръе прошмыгнуть къ себъ; голоса же его я никогда не слышала, и только громоподобный храпъ по ночамъ свидътельствоваль, что въ домъ у насъ какой-никакой, а все же есть мужчина. Днемъ же онъ становился опять невидимъ и неслышимъ; что онъ такое дълаль тамъ у себя за перегородкой,— для меня это такъ и осталось загадкой навсегда.

На другой день вечеромъ Василій пришель ко мив съ "шабрами", и мы соборне, въ мирной бесёдё за чайкомъ, сильно помыли и почистили кости Козла. Туть же я съ ихъ словъ написала корреспонденцію—первую въ своей жизни, — прочла имъ вслухъ и получила общее одобреніе. Козелъ вышелъ какъ живой, и Василій пришелъ въ такой восторгъ отъ его изображенія, что пустился плясать и чуть было не разрушилъ палатей. Моя хозяйка только головой покачивала и пророчила намъ въ будущемъ всякія напасти.

Корреспонденція была отправлена, и мы начали ждать. Василій приходиль ко мнв по два раза въ день и совершенно замучиль меня вопросами: "Ну что? Нвту еще"? — "Нвтъ", отвічала я.—

"Ну, стало быть, не будеть!" говориль онъ печально.— "Должно, съ исправникомъ чего-нибудь намахлевали"!..

Наконецъ, въ одинъ морозный, снѣжный день, почта привезла мнѣ цѣлую кучу газетъ, и въ одномъ изъ номеровъ оказалась моя корреспонденція цѣликомъ, безъ всякихъ пропусковъ. Мы съ Василіемъ читали и перечитывали ее безчисленное множество разъ и на радостяхъ выпили два самовара. Въ заключеніе Василій прочелъ ее еще разъ самъ и, съ умиленіемъ глядя на газету, сказалъ:

- Въдь вотъ чего въ ней есть, бумага и бумага, а, смотри, какія дъла дълаеть! Теперича въдь, небось, вся Рассея ее читаеть, а?
  - Ну, хотя и не вся, а кому нужно, тв прочитають.
  - Сенаторы... прочитають?
  - Можеть, и прочитають.
  - А... царь?
  - . Да, можеть быть, и царь прочитаеть.

Василій удовлетворенно вздохнуль, бережно сложиль газету и сказаль:

— Ну и сила же въ ей, братцы мои! Я такъ полагаю, ежели бы всякій писалъ, чего онъ знаеть, — давно бы на свътъ вся неправда вывелась.

Я не стала разувърять его въ этомъ, — притомъ я и сама тогда еще глубоко върила въ волшебную сплу печатнаго слова...

Дня черезъ два Василій примчался ко мнъ, запыхавшійся и чъмъ-то до глубины души потрясенный.

- А что?—закричалъ онъ, вбѣгая.—Вѣдь Козла-то въ городъ вытребовали!
  - Ну!-воскликнула я, и сердце у меня почему-то екнуло.
- Провалиться! Сейчасъ сълъ на почтовыхъ и уъхалъ. А самъ такой смутный!.. Мнъ сторожъ сказывалъ.
  - Да, можеть, онъ самъ, по своимъ дъламъ поъхалъ.
- Эге, самъ! Зачъмъ ему самому въ городъ безо время ъхать. Нътъ, это его исправникъ вытребовалъ! За газету безпремънно.
- Я, конечно, не повърила этому, хотя вышло что-то похоже на правду. Козелъ вернулся изъ города на слъдующій день поздно вечеромъ и объявился нездоровымъ. Нъкоторые достовърные очевидцы увъряли, что его рыжая борода сильно поръдъла,

а подъ правымъ глазомъ, будто бы, выскочилъ сипякъ. Я была немножко сконфужена такими результатами моей корреспонденціи, но Василій торжествовалъ.

— Умыли и причесали, какъ не надо лучше, — говорилъ онъ. — Половины бороды нъту и въ скулъ затменіе... Дюже ловко! Выходить дъло, не все козлу капустка, бываеть и ъдучая крапива! Воть тебъ и Клочкова земля, воть тебъ и Будаковскіе гостинцы! А что онъ мнъ тогда 20 лозановъ отсыпаль ни за тинь-ти-ли-ля— это ужъ я и не считаю. Ахъ ты, мать честная, гляди, какъ наше дъло-то завинтило!.. Прямо, можно сказать, — ходоромъ пошло!

Я молчала, потому что была недовольна... синяка мнѣ было мало, и я ждала отъ своей корреспонденціи какихъ-то совсѣмъ особенныхъ послѣдствій.

Но вскор' явились и последствія, хотя тоже совершенно неожиданныя.

Самымъ любимымъ моимъ временемъ въ деревнъ были вечера. Утро съ 8 часовъ до двухъ я проводила въ школъ и возвращалась оттуда одурвлая оть духоты, угара и галдвнья полутораста здоровыхъ ребячьихъ глотокъ. Наскоро пообъдавъ, я заваливалась на хозяйкину перину и засыпала, какъ убитая. Потомъ приходилъ Василій, и мы за самоваромъ вели длинные разговоры о разныхъ деревенскихъ дълахъ и газетныхъ новостяхъ. Когда въ самоваръ не оставалось ни капли воды. Василій отправлялся домой, хозяева мои укладывались спать, и я оставалась одна. Въ избъ водворялась тишина, - та особенная деревенская тишина, въ которой каждый легкій шорохъ заставляеть вздрагивать какъ отъ удара грома, и колеблющіяся тыни на стыть кажутся живыми существами. Мнв нравилась эта жуткая тишина: чувствуещь себя какъ бы на границь какого-то чужого міра, воспринимаешь острые, и кажется, вотъ-вотъ перейдешь ту черту, за которой уже не будеть ничего непонятнаго, за которой тебя ждеть открытіе великой тайны жизни.-- И вотъ въ одинъ изъ такихъ вечеровъ сижу я у окна передъ лампой и читаю "Овцу безъ стада" Успенскаго. До сихъ поръ не могу забыть того впечатленія, какое произвель на меня этотъ разсказъ, и по временамъ мив кажется, что я сама знала этого "балашовскаго" барина и сама вмъстъ съ нимъ скорбъла за его "декоративное существованіе", - приведшее его въ концъ

жизни къ деревенскому плетню. И такъ все это мнѣ было тогда близко, такъ понятно... и такъ страшно въ то же время, потому что за окномъ моей избы крѣпкимъ сномъ спала точь въ точь такая же деревня, и я была среди нея такая маленькая, такая одинокая, и не знала я еще, приметь ли она меня или отвергнетъ. Раздумалась я и размечталась на эту тему, какъ только мечтается въ 19 лѣтъ,—и вдругъ, въ самый разгаръ моихъ мечтаній, страшный грохотъ потрясъ избу. Въ первую минуту мнѣ показалось, что на меня валится крыша; съ крикомъ ужаса кинулась я къ дверямъ... но изба стояла на своемъ мѣстѣ, потолокъ не двигался, и лампа мирно горѣла на столѣ. Я опомнилась и вернулась къ окну. Грохотъ продолжался; теперь уже было несомнѣнно, что стучались въ закрытыя ставни оконъ и стучались съ такою силой, что стекло на лампѣ дребезжало и известка съ легкимъ шуршаньемъ падала со стѣнъ на полъ.

— Кто тамъ? -- спросила я какъ можно громче.

Вмѣсто отвѣта за окномъ послышался какой-то дикій ревъ, свистъ и гоготанье, не имѣвшее въ себѣ ничего человѣческаго. Проснулись хозяева и безпокойно завозились на печи.

- Господи Исусе Христе, что это такое?—испуганно пробормотала хозяйка.
- Не знаю, отвъчала я въ смятеніи. Кто-то ломится въ окно... кричать!

Крики и гоготанье, между тъмъ, усилились, а оглушительные удары сыпались теперь не только въ окна, но и въ ворота. Вся утлая избенка такъ ходуномъ и ходила. Блъдная хозяйка выглянула изъ-за перегородки.

— Батюшки мои!...Царица Небесная! — шептала она, крестясь...— Да это ужъ не разбойники ли? Сохрани Господи и помилуй... Куда мы теперь дънемся? Иванычъ, а Иванычъ, да ты что же это тамъ копаешься?

За перегородкой послышался тяжелый прыжокъ, и самъ Иванычъ показался на порогъ Въ первый разъ я тутъ разсмотръла его хорошенько и, признаюсь, совсъмъ не ожидала витсто кроткаго и добродушнаго старичка, какъ я его себъ представляла, увидъть передъ собою мрачное существо съ щетинистою съдою бородой и зловъще сверкающими глазами.

- Давай топоръ...-коротко и отрывисто сказалъ онъ.
- О, Господи!.. Да на что тебъ топоръ!
- Гдъ топоръ, тебъ говорять? повторилъ Иванычъ еще свиръпъе.

Хозяйка, охая, достала изъ-за печки топоръ, и Иванычъ выщель изъ избы. Я накинула платокъ и посл'вдовала за нимъ, хозяйка въ меня вц'впилась.

— Ой, барышня, не ходите!—запричитала она:—Убьють они васъ... какъ же я одна-то останусь?

Не слушая ея причитаній, я вышла на крыльцо и въ бълесоватой мглъ морозной январьской ночи увидъла Иваныча, стоявшаго передъ воротами съ топоромъ на-отмашь.

- Кто тамъ?-зарычалъ онъ грозно.

Стукъ прекратился.

- Полиція! —прорев'єль чей-то хриплый голосъ.—Отворяй ворота, кто тамъ есть? А то сами высадимъ!
  - Какая-такая полиція?—продолжаль Иванычь.—Чего нужно?
  - Учительку намъ подай! Гдъ она такая-сякая!...

И цълый градъ самой скверной ругани посыпался на мою голову подъ аккомпаниментъ свиста, хохота и кулачныхъ ударовъ въ ворота.

— Ахъ вы, охальники!—загремълъ въ свою очередь Иванычъ.— Вотъ я вамъ дамъ учительку! Но, иди сюда, кто смерти не боится, — я не погляжу, что полиція, всъ кишки изъ брюха выпущу. Подходи!

И онъ съ грохотомъ отодвинулъ тяжелый засовъ. Это, повидимому, весьма смутило осаждающихъ. Крики и ругань затихли; за воротами происходили какіе-то переговоры. Хриплый голосъ бормоталъ: "ну ее къ чорту, брось"! Другой голосъ возражалъ: "Какъ такъ брось? Нътъ, не брошу!.. Ахъ ты, крыса полицейская, учительки испугался! Эй, гдъ учителька? Гдъ она тамъ прячется? Мы ей пропишемъ кузькину мать!"—Въ ту же минуту произошло что-то неожиданное и страшное: ворота распахнулись настежь и снова съ трескомъ захлопнулись, а на томъ мъстъ, гдъ стоялъ Иванычъ, никого уже не было, и на снъгу валялся только брошенный топоръ. На улицъ происходила какая-то свалка: слышалось тяжелое пыхтънье и скрипъ снъга подъ ногами; по-

томъ въ воздухъ прозвучала звонкая оплеуха, и кто-то съ корот-кимъ крикомъ "караулъ!" помчался по селу.

- Сволочь!—крикнулъ въ догонку Иванычъ, и бѣлая зимняя ночь отчетливо повторила это коротенькое, но выразительное словцо. Затѣмъ все затихло. Иванычъ вернулся во дворъ, обстоятельно заперъ ворота и, подобравъ топоръ, пошелъ въ избу, гдѣ насъ на порогѣ встрѣтила перепуганная хозяйка.
  - На топоръ! -- буркнулъ Иванычъ.
- Батюшки мои...—воскликнума хозяйка, съ ужасомъ глядя на топоръ и не смъя взять его въ руки.—Что ты тамъ надълалъ?
- Что надълалъ? Ничего не надълалъ... на топоръ, тебъ говорятъ...—хмуро вымолвилъ Иванычъ и, сунувъ ей топоръ, какъ ни въ чемъ не бывало полъзъ на печку досыпать. Хозяйка всплеснула руками.
- Убилъ! Ей-Богу, убилъ!.. Пропали теперь наши горькія головушки!—прошептала она и побрела за перегородку.

Однако, не прошло и двухъ минутъ, какъ она явилась снова, совершенно успокоенная, и заговорила даже какъ бы съ нъкоторымъ разочарованіемъ въ голось:

- Вотъ вѣдь идолъ какой, прости ты меня Господи! Толку отъ него не добъешься—напугалъ до смерти, ажно всѣ поджилки трясутся! Я ужъ думала, онъ тамъ ухлопалъ кого-нибудь, а онъ и всего-то только одинъ разъ его по мордѣ смазалъ. Мало! Ей-Богу, мало! Кабы на меня напалъ, я бы ему всѣ хряшки пересчитала.
  - Кому это?
- О, Господи, да Козлу! Нешто вы не знаете, въдь это онъ самый Козель и быль, а съ нимъ еще какой-то, видать, не здъшній. Это они васъ пугать приходили, да ей-Богу правда... Еще, чего добраго, ворота дегтемъ вымажуть, пойдеть слава по всему селу... А мой-то, мой-то дуракъ... По мордъ, говорить, даль... Очень ему нужна морда, она у него ничего не стоить... Ужъ коли бить, такъ хоть бы память оставиль, чтобы въ другой разъ не сунулся. А морда ему наплевать, онъ и въ другой разъ придеть. Ахъ, родимые вы мои, да что же это теперь будеть!..
- Я завтра въ городъ поъду, жаловаться буду, сказала я. Нельзя ли пораньше за Василіемъ сходить? Онъ бы меня свезъ-

- Охъ, сходить-то отчего не сходить, да кабы хуже не вышло! продолжала причитать хозяйка. Козель—онъ хитрый: другихъ запутаетъ, а самъ ужомъ вывернется. Недаромъ рыжій, а рыжій, извъстно, самому сатанъ кумъ!.. И зачъмъ только вы эту бумагу писали!..
- А каковъ у васъ Иванычъ-то?—перебила я ее, чтобы отвлечь ея мысли на другой предметь.—Я думала, онъ у васъ смирный да тихій, а онъ, оказывается, воинъ!
- Смирный?—вымолвила хозяйка иронически.— Иванычъ-то смирный? Да это вы, барышня, его не знаете... Вы не глядите, что онъ все тишкомъ, да молчкомъ,—онъ страшный, злющій! Да воть поглядите-ка...

Она быстро засучила рукавъ кофты и показала мит свою руку, всю усъянную громадными синяками. Потомъ боязливо покосилась на перегородку и зашептала:

— Это все онъ... Щиплется! Драться-то при васъ не смѣеть, а чуть разсерчаеть, такъ сейчасъ: щипъ-щипъ,— всю до кровушки исщиплеть!.. Вотъ онъ какой смирный!..

На печи послышалось неодобрительное бормотанье, и хозяйка быстро исчезла за перегородкой. Ужъ не знаю, щипалъ ли ее Иванычъ на этотъ разъ, но помню только, что въ избѣ вскорѣ водворилась прежняя тишина. Однако, я уже не могла читать: я потушила лампу и, не раздѣваясь, легла въ постель, хотя заснуть мнѣ такъ и не пришлось. Обидныя слова и дикій ревъ все еще звучали у меня въ ушахъ, и съ тревогой я ждала, что вотъ-вотъ снова застучатъ въ окно дюжіе кулаки, со звономъ полетятъ разбитыя стекла, и наглыя, пьяныя рожи съ хохотомъ появятся передо мною.—"А, ты корреспонденціи писать? Вотъ мы тебѣ покажемъ корреспонденцію"... Сердце у меня билось крѣпко и сильно; я задыхалась отъ негодованія и, поднявъ голову, начинала прислушиваться—не ндутъ ли? Не скрипитъ ли снѣгъ подъ окнами?.. Ахъ, скорѣе бы утро!

Еще не разсъло, а я уже была совсъмъ готова къ отъъзду и съ нетерпъніемъ ждала Василія. Онъ явился одътый по дорожному, веселый, румяный съ морозу и, похлопывая рукавицами, пригласилъ меня садиться. Хозяйка уже разсказала ему о нашемъ ночномъ происшествіи, но, къ удивленію моему, Василій отнесся

къ нему совсѣмъ не трагически и даже меня развеселилъ, съ хохотомъ представляя, какъ Иванычъ съ топоромъ подкрадывался къ воротамъ и какъ Козелъ галопомъ мчался по селу, крича "караулъ".

— Ну, ужъ и поглядълъ бы я на это! - съ сожалъніемъ говорилъ онъ. —Полштофа бы поставилъ, только бы поглядъть!

До города было версть около 50, и мы добрались до него только къ вечеру, порядочно продрогнувъ на вѣтру и морозѣ. Но я даже отогрѣваться не стала и, наскоро переодѣвшись въ парадное платье, отправилась къ предсѣдателю уѣздной земской управы. Меня сейчасъ же приняли и попросили подождать въ гостиной, уставленной бархатной мебелью и устланной коврами. Я сѣла около жарко натопленной печки и отъ тепла, отъ безсонной ночи и усталости меня вдругъ такъ разморило, что я и не замѣтила, какъ задремала. Разбудила меня горничная, которая, должно быть, уже давно стояла передо мною и съ недоумѣніемъ въ голосѣ повторяла:

— Пожалуйте, васъ баринъ въ кабинетъ просятъ.

Я посмотръла на нее мутными глазами и пошла въ кабинетъ. Предсъдатель, сильно подкрашенный и подфабренный старичокъ изъ разорившихся дворянъ, принялъ меня очень любезно и пригласилъ садиться.

— Извините ужъ, что я въ халатъ...— сказалъ онъ, благодушно улыбаясь.—Но такъ какъ я гожусь вамъ въ отцы, то надъюсь, вы не обидитесь...

Мить было ръшительно все равно, и если бы онъ самъ не сказалъ, я, въроятно, и не замътила бы, что онъ въ халатъ, — до того мить хотълось спать.

— Hy, что хорошенькаго скажете?—продолжаль онь, между тъмъ.

Я довольно сбивчиво разсказала ему о ночномъ происшествіи. На него это, повидимому, произвело впечатлівніе.

— Ай-ай-ай! Ай-ай-ай!—восклицаль онь, сочувственно качая головой.—Ахь, негодяи... Это вы хорошо сдёлали, что прямо ко мнѣ. Я приму мѣры. Я завтра же поѣду къ исправнику. Этого такъ нельзя оставлять... Но, скажите, пожалуйста, съ чего это ему вздумалось? Онъ не влюблень въ васъ? - спросилъ онъ вдругь и игриво мнѣ подмигнулъ.

Мнъ этотъ вопросъ не понравился, и я довольно сухо отвъчала, что почти даже незнакома съ писаремъ. Предсъдатель замътилъ мое неудовольствие и опять принялъ благосклонно-отеческій тонъ.

— Ну да, конечно...—поспъшно сказалъ онъ. — Конечно, что общаго между вами и имъ? Однако, всетаки... не подавали ли вы какихъ-нибудь поводовъ?

Дълать было нечего, и я созналась въ корреспонденціи.

— Ну воть, ну воть!—съ упрекомъ вымолвиль предсъдатель.— Ну, воть видите, какая вы... Зачъмъ это? Къ чему это? Что за корреспонденціи? Да вы опасная барышня! Оть васъ надо подальше. Эдакъ вы сегодня писаря опишете, завтра старшину, а тамъ—хе-хе-хе! Тамъ, пожалуй, и меня... что?

И онъ всталъ, давая понять, что аудіенція кончена.

— Будьте покойны, будьте покойны, — говориль онъ, провожая меня до дверей. — Больше этого не повторится, — мы дадимъ ему хорошій нагоняй, и все уладится. А вы завтра зайдите ко мнъ въ управу; такъ часиковъ въ 11. Я у исправника побываю и все улажу.

Разстались мы очень любезно, но въ душѣ и чувствовала всетаки, что вышло что-то не то, и что мое дѣло, пожалуй, проиграно.

На другой день я пришла въ управу, и меня сейчасъ же провели къ предсъдателю. При первомъ взглядъ на него я догадалась, что фонды мои упалн еще ниже: вмъсто вчерашняго игриводобродушнаго старичка, предо мною былъ застегнутый на всъ пуговицы начальникъ, и отъ него въяло на меня такимъ оффиціальнымъ холодомъ, что я сразу озябла.

— Ну-съ! — заговорилъ онъ, величественнымъ жестомъ руки указывал мнъ на стулъ. — У исправника я былъ. Дъйствительно, молодцы устроили скандалъ, и въ немъ замъщанъ полицейскій чиновникъ. Ему уже была распеканція, и онъ на колъняхъ просиль сегодня прощенія у исправника. Писарь тоже получилъ выговоръ. Но...

Онъ помолчалъ для большей внушительности и затѣмъ продолжалъ повышеннымъ тономъ:

— Но... я долженъ васъ предупредить, чтобы вы вели себя осто-

рожиње. Имъются иъкоторыя свъдънія, что вы ведете себя иъсколько... какъ бы сказать... несообразно съ вашими прямыми обязанностями. Въдь, вы—учительница,—ну, и учите. Ваше прямое дъло – школа! Воспитаніе дътей—что можеть быть выше, святье? А между тъмъ вы тамь позволяете себъ вмъшиваться не въсвои дъла... ведете знакомство съ крестьянами... они у васъ бывають... что-то читають... Нехорошо-съ! Что общаго между вами и... крестьянами?

Онъ долго еще что-то говориль въ этомъ родѣ, но я уже не слушала, глубоко возмущенная и оскорбленная. Въ первую минуту я хотѣла даже сейчасъ же заявить ему, что подаю въ отставку... но мысль, что такимъ образомъ я признаю себя какъ бы побѣжденной, остановила меня. Притомъ мнѣ такъ жаль было разставаться съ селомъ, къ которому я привыкла, съ ребятишками, съ Василіемъ... даже съ мрачнымъ Иванычемъ... "А вотъ не уйду же"!—подумала я,—и мнѣ вдругь стало весело п смѣшно.

— Благодарю васъ, — сказала я, вставая. — Я приму ваши совъты къ свъдънію и постараюсь ими воспользоваться.

Предсъдатель просіяль и снова превратился въ игриваго старичка, —въроятно, ему самому надожло тянуть скучную канитель.

— Отлично!—воскликнуль онъ весело.—Воть и прекрасно! Пошалили, да и будеть,—это я вамъ по-отечески говорю. Повзжайте и живите себъ смирненько: вы никого не тронете, и васъ не тронуть... А корреспонденціи эти бросьте,—охота ручки чернилами марать? Барышнямъ это не идетъ: кружевца, кружевца .лучше вяжите, хе-хе-хе...

Онъ проводилъ меня до дверей, и мы съ нимъ разстались, чтобы больше никогда не встръчаться въ сей жизни. Черезъ часъ я снова ныряла по ухабамъ, и въ дикомъ воъ степного вътра мнъ слышалась отходная всей моей учительской карьеръ. Такъ оно и вышло: ровно черезъ два мъсяца послъ этой поъздки я получила отъ инспектора народныхъ училищъ бумагу о переводъ меня "для пользы службы" на другой конецъ уъзда, причемъ мнъ рекомендовали относиться къ дълу "съ большимъ вниманіемъ", чъмъ это было до сихъ поръ, и не вмышиваться въ—"области, мнъ

чуждыя". Но мнъ уже не пришлось поработать на новомъ мъстъ: предчувствуя, что не смогу удержаться въ положенныхъ мнъ предълахъ, я подала въ отставку и навсегда распростилась съ учительствомъ. Везъ меня опять Василій и всю дорогу ругательскиругалъ Козла, котораго считалъ виновникомъ моего перемъщенія.

— Осилилъ-таки рыжій чортъ! Нашенталъ исправнику въ уши, — недаромъ все бахвалился: выживу ее, да выживу... Вотъ и выжилъ! Эхъ, и правда же слово молвится: скажешь правду, потеряешь дружбу... А всетаки, стало быть, здорово его эта газета укусила! — прибавляль онъ въ видъ утъшенія. — Въдь, гляди, ты, какой смирный сталъ, — на сходахъ-то и не слыхать его совсъмъ, а ежели и заговоритъ, то все "старички", да "мужички", да "какъ ваше произволеніе будетъ!.." Нътъ, что ты тамъ ни говори, а здоровая это шутка, право! Если бы я этакъ умълъ писать, да я бы... Эхъ!

Онъ не договорилъ и задумался; задумалась и л... А лошади, принявъ его возгласъ на свой счетъ, дружно подхватили телъгу и, чмокая копытами по весенней распутицъ, вынесли насъ на пригорокъ. Впереди засинъла Волга.

В. І. Дмитріева.

## Стихотворенія.

I.

### Владиміру Галактіоновичу Короленко.

(14 ноября 1903 г.)

Въ пустыню, гдъ шепчется вьюга съ тайгою, Гдъ блъдное солнце не радуетъ глазъ, Былъ брошенъ когда-то жестокой рукою

Безцѣнный, прекрасный алмазъ; Рожденный для счастья, для солнца и свѣта Цвѣтокъ, не успѣвшій въ отчизнѣ расцвѣсть,— Живое, горячее сердце поэта,

Влюбленнаго въ правду и честь...

Все въ мірѣ проходитъ... И дни испытанья Промчались—отчизну поэтъ увидалъ. Ему не грозитъ уже холодъ изгнанья—

Онъ славою родины сталъ! Изъ мрачнаго края суровыхъ мятелей, Изъ юртъ неприглядныхъ, изъ тундры скупой Принесъ онъ вѣнокъ изъ живыхъ иммортелей— Чарующихъ образовъ рой.

Какъ сердце онъ намъ охлажденное грѣетъ, Въ тьму жизни льетъ ласковый свѣтъ! А тамъ... злая пурга по-прежнему вѣетъ,— И сколькимъ возврата ужъ нѣтъ!..

II.

## "Тукъ-тукъ!.."

Онъ вернулся, мой старый, проклятый кошмаръ: Загремъла тяжелая дверь— И опять я одинъ въ ненавистныхъ стѣнахъ, Какъ въ ловушку захлопнутый звѣрь! Все, какъ прежде: съ тройною ръшеткой окно И со сводомъ глухимъ потолокъ... Тускло свътитъ ночникъ; въ тишинъ гробовой Громко кровь ударяетъ въ високъ. Словно кто-то, настойчивый, злобно твердитъ: "Нътъ возврата! Надеждамъ конецъ! Молчаливою бездной навъкъ отлъленъ Ты отъ міра живыхъ, ты-мертвецъ". Вдругъ я вздрогнулъ... Прислушаться жадно спѣшу.. Чу! невнятный, таинственный звукъ... Будто кто-то въ стѣнѣ молоточкомъ стучитъ: "Кто ты? Кто ты, товарищъ? Тукъ-тукъ!" И къ холодному камню, дрожа, я приникъ.

"...Братъ! ужъ близокъ послѣдній мой часъ.

Врагъ жестокій, не зная пощады, терзалъ— Я разбитъ, но я честь мою спасъ.

Если родину ты повидаешь опять— Ей снеси мой прощальный привътъ, Братьямъ милымъ скажи..."

Молоточекъ замолкъ...

Что съ тобой, мой печальный сосъдъ? Какъ угроза, въ дверяхъ злобно щелкнулъ "глазокъ"— И вскочилъ я, какъ раненый звъръ...

Нътъ, не сдамся, не сдамся я вамъ, палачи,
 Вы могли мое тъло сковать,

Но свободную душу безсильны убить— Не хочу я, не буду молчать!..—

Что-то грудь мнъ сдавило желъзнымъ кольцомъ...

— Ахъ!..—и сбросилъ я тягостный гнетъ. То былъ сонъ!..

Но отъ боли я вновь застоналъ:

Наяву тотъ же ужасъ гнететъ!

Безъ рѣшетокъ тюрьма и безъ каменныхъ стѣнъ, Но безмолвіе то же вокругъ...

Лишь, порой, заглушенный призывъ долетитъ: "Братъ, ты слышишь? Откликнись! Тукъ-тукъ!" 1903.

П. Якубовичъ.

# Одна страница изъ новъйшей исторіи русской печати.

Исполнилось 200 лътъ существованія періодической печати въ Россіи. Двъсти лътъ-время не малое, и было бы крайне поучительно проследить, какъ росла и развивалась за это время русская печать, какъ складывалось и видоизмънялось ея собственное положеніе и то вліяніе, которое она оказывала на общество. Не полная исторія этой двухв'іковой жизни русской прессы остается чока ненаписанной и врядъ ли даже можетъ быть написана въ ближайшемъ будущемъ. Слишкомъ много необходимыхъ для нея матеріаловь лежить еще подъ спудомъ, слишкомъ много явленій въ жизни печати покрыто еще таинственнымъ полумракомъ, разсъять который въ настоящее время крайне трудно, если не невозможно. При такихъ условіяхъ на долю современнаго изслідователя историческихъ судебъ русской періодической печати остается монографическая разработка отдъльныхъ явленій ся жизни, въ той или иной мъръ опредълявшихъ и опредъляющихъ собою общественную роль прессы въ Россіи. Предлагая вниманію читателя настоящій очеркъ, я и имью въ виду попытку выясненія одного изъ такихъ частныхъ, но темъ не мене не лишенныхъ большого значенія, явленій въ жизни русской прессы за посліднюю четверть XIX-го въка.

Для того, чтобы ясно представить себѣ характеръ этой жизни, мало знать, о чемъ говорила русская пресса въ указанный періодъ. Нужно знать еще другое,—о чемъ она должна была молчать. Фактъ замалчиванія въ нашей печати многихъ важныхъ возросовъ общеизвъстенъ. Всякій русскій читатель видить, что многіе жгучіе вопросы, властно выдвигаемые жизнью, либо совершенно

замалчиваются прессой, либо получають въ ней крайне одностороннее освъщеніе. На ряду съ этимъ всякій русскій читатель могъ и можетъ наблюдать, какъ гибнутъ одни органы періодической мечати, какъ на другіе обрушивается рядъ тяжелыхъ каръ, какъ третьи, лишенные сколько-нибудь живого содержанія, еле влачатъ жалкое существованіе, словно пораженные блъдною немочью. Но истинныя причины такого положенія вещей для громаднаго большинства читателей остаются таинственной загадкой. Между тъмъ ея разгадка довольно проста.

Въ дъйствующемъ у насъ "уставъ о цензуръ и печати" есть ивсколько статей, открывающихъ путь къ такой разгадкв. Статья 140-я названнаго закона гласить: "если по соображеніямъ правительства опубликованіе или обсужденіе въ періодической печати макого-либо обстоятельства государственной важности будеть признано въ теченіе нікотораго времени неумістнымъ, то редакторы повременныхъ изданій, не подчиненныхъ предварительной цензуръ, ызвъщаются объ этомъ по распоряжению министра внутреннихъ дълъ главнымъ управленіемъ по дъламъ печати". За неисполеніе распоряженій, основанныхъ на этой стать выходящіе безъ предварительной цензуры органы періодической печати могуть быть **м**ріостановлены на три м'есяца и лишены права печатать частныя объявленія на срокъ отъ двухъ до восьми місяцевъ. Что касается органовъ прессы, подчиненныхъ предварительной цензуръ, то въ нихъ цензора фактически вычеркивають все, что находять неудобнымъ для опубликованія. Тъмъ не менъе дъйствующій законъ даетъ министру внутреннихъ дълъ право пріостанавливать и эти изданія за "вредное направленіе" на восьмимъсячный срокъ и совершенно воспрещать имъ печатаніе разсужденій о несовершенстважь русскаго законодательства, управленія и судопроизводства (ст. 154-156 устава о ценз. и печ.). Нужно еще прибавить, что такихъ изданій, которыя могли бы дойти до читателя, не пройдя ранъе черезъ цензуру, въ Россіи не существуеть совершенно. "Выходящія безь предварительной цензуры" газеты должны быть доставляемы въ цензуру за нъсколько часовъ до выпуска ихъ въ евъть, журналы - за четыре дня, книги - за семь дней, и въ теченіе указанныхъ сроковъ всё эти изданія могуть быть задержаны. Такимъ образомъ между прессою и читателемъ стоитъ ствна, воздвигаемая негласными циркулярами главнаго управленія по дівламъ печати и облеченными покровомъ тайны дійствіями цензоровъ. Благодаря этой стіні, ни одно "неум'істное" сообщеніе или разсужденіе не можеть дойти до русскаго читателя путемъ легальной печати.

Но что же собственно признается "неумъстнымъ" въ русской прессъ? Какіе вопросы, какія дъла и лица такъ заботливо охраняются отъ нескромнаго любопытства русскаго общества, отъ мальйшихъ лучей свъта, которые могли бы быть брошены на нихъ печатью? Въ интересахъ болье полнаго выясненія этой стороны дъла, я позволю себъ сгруппировать здъсь нъкоторыя свъдынія изъ находящагося въ моемъ распоряженіи сборника циркулярныхъ распоряженій главнаго управленія по дъламъ печати за семнадцать лътъ, съ 1881 по 1898 годъ.

За указанный періодъ времени подъ бдительной опекой цензуры находились прежде всего сами главы русскаго правительства. И, нужно замътить, со стороны цензурнаго въдомства это была именно опека, а не одна лишь охрана. Цензура не только защищала императора отъ какой-либо неделикатности со стороны прессы, но охраняла и самую прессу отъ чрезмърнаго вниманія къ императорскимъ словамъ и дъйствіямъ. Цензурный уставъ предписываеть, чтобы всё сообщенія, въ которыхъ идеть рёчь о какихълибо личныхъ дъйствіяхъ императора и его родственниковъ, равно какъ о произносимыхъ ими ръчахъ, печатались не иначе, какъ съ согласія министра двора (ст. 73 устава о ценз. и печ.), и главное управление по деламъ печати съ своей стороны не устаетъ напоминать редакторамъ періодическихъ изданій о необходимости соблюдать это предписание. Въ течение трехъ только летъ, съ 1889 по 1891 годъ, оно издало по этому поводу шесть циркуляровъ, въ которыхъ угрожало непослушнымъ редакторамъ лишеніемъ права печатать объявленія, воспрещеніемъ розничной продажи ихъ изданій, пріостановкой самыхъ изданій, тюрьмою и, наконецъ, просто "весьма строгою карой". Въ отдъльныхъ случаяхъ дъйствія главнаго управленія по дъламъ печати простирались, впрочемъ, и дальше. Такъ, въ началъ царствованія императора Николая ІІ было воспрещено въ статьяхъ о народномъ образовании ссылаться на высочайшія отм'ытки на сообщеніяхь губернаторовь о

постройкѣ новыхъ школъ: "отрадно", "утѣшительно", "пріятно" и т. д.

Заботливая администрація и вообще не допускала въ средъ русскаго общества чрезмірнаго интереса къ императорскому дворцу и его обитателямъ, даже въ тъхъ случаяхъ, когда такой интересъ не могь бы, повидимому, заключать въ себъ ничего оскорбительнаго. Когда Александръ III серьезно заболълъ и нельзя уже было скрывать это, министръ внутреннихъ дёлъ издалъ распоряженіе, согласно которому "въ газетахъ и журналахъ не должно быть помъщаемо не только никакихъ статей о ходъ бользни Государя, кром'в бюллетеней, но и всякаго рода другихъ статей по этому предмету, въ томъ числъ и о совершаемыхъ молебствіяхъ" (пиркуляръ 18 янв. 1894 г.). Послъ того это предписание повторялось еще нъсколько разъ (21 сентября и 14 октября), пока Александръ III не умеръ. А вскоръ послъ его смерти, именно 9-го ноября 1894 г., последовало новое предписаніе — "не печатать болъе статей о бользни и лечении въ Бозъ почившаго императора Александра III".

Такимъ образомъ цензурное въдомство съ одной стороны подчиняетъ обнародованіе словъ и дъйствій главы правительства спеціальной цензуръ, съ другой— отнимаетъ у обывателя возможность интересоваться личностью императора и проявлять по отношенію къ послъднему даже доброжелательныя чувства. За то то же самое въдомство выказываетъ необыкновенную заботливость о правильномъ титулованіи русскаго императора. Уже 3 декабря 1891 г. редакторамъ періодическихъ изданій было поручено "съ особымъ вниманіемъ наблюдать за точностью печатанія Высочайшаго имени и титула". 8 января 1891 г. "въ виду появляющихся отъ времени до времени грубыхъ опечатокъ въ извъстіяхъ о Высочайшихъ особахъ", это предписаніе было вновь повторено, при томъ съ предупрежденіемъ, что "появленіе такихъ опечатокъ неминуемо повлечеть за собою наложеніе на виновныя изданія административныхъ взысканій".

Приблизительно въ такія же рамки стремилась цензура поставить дѣятельность печати и по отношенію ко всѣмъ правительственнымъ учрежденіямъ Россіи. Еще въ 1888 году (циркуляромъ 18 декабря) редакторамъ періодическихъ изданій, изъятыхъ

отъ предварительной цензуры, было предложено "не помъщать въ редактируемыхъ ими изданіяхъ никакихъ свёдёній, статей и извёстій о происходящихъ въ Государственномъ Совъть сужденіяхъ, такъ такъ это противорвчить требованіямъ закона и несовместно съ чувствомъ уваженія къ высшему государственному установленію имперіи". Черезъ семь літь, 3 мая 1895 г., это предписаніе было вновь повторено съ тою же самой мотивировкой, въ которой уважение къ Государственному Совъту и свободное высказываніе мнѣній объ его дъйствіяхъ открыто признаются взаимно противоръчащими и исключающими другъ друга понятіями. Та же мърка была примънена цензурой и къ сенату. Сенатскіе указы порою признавались такою же тайною, какъ и пренія, происходившія въ Государственномъ Совъть. Какъ указывалось въ циркуляръ главнаго управленія по дъламъ печати отъ 4 января 1889 г., "въ періодическихъ изданіяхъ обнародуются иногда опредъленія правительствующаго сената, обращенныя къ мъстнымъ властямъ по отдъльнымъ дъламъ и вопросамъ, при чемъ этимъ опредъленіямъ придается характеръ общихъ разъясненій, если они по закону такимъ характеромъ и не пользуются". Поэтому главное управленіе, по приказанію министра, поручало редакторамъ безпензурныхъ изданій "относиться съ особою осторожностью къ известіямъ указанныхъ категорій". Дела учрежденнаго при Александръ III комитета Сибирской желъзной дороги, который, состоя подъ председательствомъ наследника престола,--нын вшняго императора, быль поставлень независимо отъ всъхъ другихъ правительственныхъ учрежденій, въ большей своей части также были изъяты изъ публичнаго обсужденія. Согласно циркуляру 16 марта 1893 г., прессв разрвшалось лишь "заимствовать сведенія о заседаніяхь комитета исключительно изъ "Правительственнаго Въстника" и затъмъ уже допускать обсужденіе лишь по поводу тахъ обстоятельствъ, бывшихъ на разсмотреніи комитета, о которыхъ объявлено въ "Прав. Вестнике".

Не мен'ве тщательно охранялась цензурою отъ какой-либо неекромности со стороны прессы и администрація. Зд'всь прежде всего стремились внушить обществу уб'вжденіе, что политика правительства и въ соотв'єтствіи съ нею составъ высшей администраціи должны оставаться прочными и неизм'єнными. Поэтому начало

новаго царствованія ознаменовывалось обыкновенно воспрещеніемъ печатать какіе-либо слухи о перемізнахь вы составів высшихь государственныхъ чиновъ. Такое воспрещение содержали въ себъ распоряженія, изданныя въ 1881, 1882 и 1884 гг. Съ большимъ основаніемъ и съ большою предусмотрительностью подобныя распоряженія были повторены въ 1895 и 1896 гг. Помимо этого и всѣ важныя дъйствія административныхъ органовъ окутаны завъсой непроницаемой тайны. По большей части для сохраненія неприкосновенмости этой завъсы не приходится даже принимать какихъ-либо экстренныхъ мфръ, такъ какъ тв изданія, которыя пытаются сколько-нибудь приподнять ее, рискують навлечь на себя, смотря по значенію затронутыхъ лицъ, либо полную гибель, либо рядъ болье или менье серьезныхъ каръ. Тъмъ не менье неръдко бывали и такіе случан, что администраторы, провинившіеся въ какихъ-либо незаконныхъ дъйствіяхъ, заранъе находили себъ защиту въ цензуръ, ревностно охранявшей ихъ отъ возможности быть привлеченными къ суду общественнаго мивнія, при чемъ такая охрана практиковалась какъ въ интересахъ самихъ "невинно падшихъ" администраторовъ, такъ и въ цёляхъ поддержанія "престижа власти". Такъ, напр., въ 1893 г. предписывалось: "не печатать судебнаго отчета но слушавшемуся въ публичномъ засъданіи одесской судебной палаты дълу о винницкомъ уъздномъ исправникъ Пенежкевичъ, обвинявшемся въ преступленіяхъ по должности, и не сообщать никакихъ свъдъній по этому дълу"; ничего не сообщать о процессъ бывшаго казанскаго полицеймейстера, -- процессъ, который долженъ быль разбираться въ сенать; не печатать никакихъ свъдъній и извъстій объ оскорбленіи, нанесенномъ оренбургскому епископу Макарію (циркуляры 28 сентября, 7 и 14 декабря). Въ 1894 г. было воспрещено: печатать какіе-либо отчеты по дёлу присяжнаго стрянчаго Пеликана, судившагося за нанесеніе оскорбленія одесскому полицеймейстеру; печатать сообщенія и зам'єтки по д'єлу о подкупъ одного изъ чиновниковъ петербургской полиціи купцомъ Шифлеромъ; сообщать какія бы то ни было изв'ястія о сл'ядствіи, производившемся надъ жандарискимъ поручикомъ Бруни. Не нужно забывать, что всв эти предписанія исходили оть центральнаго цензурнаго учрежденія и предназначались для изъятыхъ отъ предварительной цензуры изданій, выходящихъ въ столицахъ. Если

даже такія изданія не могли пом'вщать у себя св'ядівній о дівлахъ, изъ которыхъ иныя разбирались на суді при открытыхъ дверяхъ, то можно себі представить, что должно было происходить въ провинціи, гді всі газеты были скованы предварительной цензурой, а цензорами являлись лица, непосредственно подчиненныя губернаторамъ. При этихъ условіяхъ въ провинціальной прессі не было міста для самой скромной критики діятельности містныхъ властей, и наиболіве возмутительныя діяла могли проходить не только безъ протеста, но и безъ всякаго отклика со стороны печати. Конечнымъ результатомъ такого положенія вещей являлось полное высвобожденіе всей административной діятельности изъ-подъ контроля общественнаго мизнія, поскольку такой контроль могь бы быть осуществленъ путемъ прессы.

Отдельные эпизоды этого непрерывнаго ограниченія критической роли прессы порою не лишены были даже извъстнаго комизма. Къ учрежденіямъ, охраняемымъ цензурою отъ прессы, принадлежить, между прочимь, и дирекція императорскихь театровъ. Этотъ храмъ искусства весьма ревниво охраняетъ свою честь, прибъгая для этой цъли къ услугамъ главнаго управленія по деламъ печати. Сообразно этому последнимъ уже въ 1888 году было предписано, чтобы "при обсуждении распоряжений дирекции императорскихъ театровъ обязательно были соблюдаемы соотвътствующія сдержанность и приличіе". Это распоряженіе было повторено въ 1900 г. Но урокъ приличія, данный такимъ образомъ прессъ, показался еще недостаточнымъ и 10 октября 1893 года последоваль новый циркулярь. "Исправляющій должность управляющаго Кабинетомъ Его Императорскаго Величества", говорилось въ этомъ циркуляръ, "сообщилъ главному управленію по дъламъ печати, что въ одной изъ газетъ появилась резкая критическая опенка дъйствій администраціи императорскихъ театровъ и намеки на имъвшія будто бы мъсто несправедливости и злоупотребленія при опредъленіи музыканта-солиста въ оркестръ театра. Между тъмъ дъятельность собственно театральной администраціи подлежить, наравить съ дъйствіями другихъ правительственныхъ учрежденій, только сужденію высшаго начальства, въ данномъ случать директора императорскихъ театровъ и министра двора. Въ виду изложеннаго главное управление по дъламъ печати считаетъ необходимымъ предупредить гг. редакторовъ періодическихъ изданій, что статьи, подобныя указанной, не должны быть допускаемы въ печати". Отсюда одинъ только шагъ до воспрещенія публикѣ выражать въ театрѣ свое удовольствіе или неудовольствіе и тѣмъ вторгаться въ область, которая "подлежитъ сужденію высшаго начальства". Надъ этою наивностью можно было бы отъ души посмѣяться, если бы не знать, что вся наша администрація охраняеть себя отъ критики съ такимъ же усердіемъ и съ еще большимъ успѣхомъ, чѣмъ дирекція императорскихъ театровъ.

Не менъе усердно, чъмъ гражданская администрація, охранялась цензурою и военная. Въ теченіе всего указаннаго періода строжайше воспрещалось приводить въ печати какія-либо изв'ястія о состояніи и численности русской армін, о планахъ мобилизаціи и всьхъ военныхъ приготовленіяхъ, равно какъ о военныхъ маневрахъ, помимо тъхъ свъдъній, какія публиковались въ оффиціальныхъ органахъ; равнымъ образомъ возбранялись и сообщенія о сосредоточеніи войскъ въ той или другой мізстности (циркуляры 12 августа и 24 ноября 1886 г., 22 апреля 1895 г.). Въ 1895 г., для прекращенія "неосновательныхъ предположеній и толковъ въ публикъ", редакціямъ періодическихъ изданій было предложено "вовсе воздерживаться" отъ сообщеній о передвиженіи судовъ и морскихъ командъ Черноморского флота. Въ 1896 г., въроятно съ тою же самою целью, было предписано ничего не печатать о Закаспійской жельзной дорогь. Общіе порядки, принятые въ военномъ и морскомъ управленіи, точно также не могли подвергаться никакой критикъ. Въ 1893 г. "Новое Время", всегда такъ усердно приспособляющееся къ вътру, дующему въ правительственныхъ сферахъ, какъ-то промахнулось и напечатало статью, въ которой критиковалось введенное во флотъ требование ценза отъ морскихъ офицеровъ. Немедленно послъдовалъ строгій циркуляръ, въ которомъ говорилось: "столь ръзкое порицаніе закона, вызваннаго необходимостью и разработаннаго при участіи всёхъ лучшихъ офицеровъ флота, близко знакомыхъ съ прежними порядками, не можеть быть терпимо; вследствие сего главное управление по деламъ печати, по приказанію г. министра внутреннихъ дълъ и на основаніи статей 140 и 156 устава о ценз. и печ., изд. 1890 г., приглашаеть гг. редакторовь безцензурныхъ періодическихъ изданій отнюдь не печатать никавих статей, касающихся морского ценза" (циркуляръ 24 ноября 1893 г.). Ссылка на статьи закона имъла въ данномъ случав чисто риторическій характеръ, но пресса вынуждена была тъмъ не менъе подчиниться этому распоряженію.

Впрочемъ, отъ контроля общественнаго мивнія были избавлены не только высшія военныя власти и ихъ распоряженія, но и вся армія въ полномъ своемъ составъ. Въ 1892 г. послідовало приказаніе не печатать "статей, оскорбительных» для чести русскаго войска и могущихъ ослабить уважение публики въ военному сословію". Въ томъ же году было воспрещено печатать "статьи, касающіяся внутренней жизни отдільных войсковых частей п могущія поколебать основы военной дисциплины", и это воспрещеніе неоднократно повторялось впослідствін. Какого рода , внутреннюю жизнь" предусматривало это распоряжение, можно видеть хотя бы изъ следующаго примера: 30 января 1896 года циркуляромъ главнаго управленія по дъламъ печати было предписано "не печатать никакихъ свъдъній и извъстій объ убійствъ и пораненіяхъ, совершенныхъ на Подольской улиць 29 сего января казакомъ лейбъ-гвардіи казачьяго полка, такъ какъ распоряженія о непечатаніи статей и изв'ястій, касающихся жизни отд'яльныхъ войсковыхъ частей, сохраняють свою силу". Въ параллель съ этими распоряженіями можеть быть поставлено еще одно, изданное въ 1883 г. и воспретившее "печатать какія-либо свъдънія какъ о личномъ составъ сыскной полиціи, такъ и о дъятельности ея".

Такимъ образомъ цензура стремилась покрыть всю дѣятельность правительства непроницаемой завѣсой густого тумана, въ которомъ рядовой обыватель ничего не могъ бы разглядѣть. Этотъ туманъ долженъ былъ окутывать собою все правительство, отъ императора до рядового солдата, отъ Государственнаго Совѣта де уѣзднаго исправника, отъ министра до шпіона. Въ дѣйствительности управленіе государствомъ всецѣло сосредоточилось въ рукахъ отдѣльныхъ министровъ, избавленныхъ не только отъ всякате контроля, но даже и отъ опасности огласки ихъ дѣйствій. Въ Государственномъ Совѣтѣ проекты министровъ находили себѣ поддержку пяти—шести голосовъ, сенатскія рѣшенія нерѣдко не исполнялись, администрація сплошь и рядомъ дѣйствовала совершенне произвольно, забывая даже о существующихъ въ Россіи законахъ,

жо никто не долженъ быль этого знать, всё должны были оставаться при убёжденіи, что въ стран'в господствуеть полный порядокъ и спокойствіе.

Такимъ же туманомъ старалась цензура закутать и всю обще-•твенную жизнь, не давая возможности прессъ сколько-нибудь •ткровенно высказываться о положеніи различныхъ классовъ общества. Когда было образовано особое совъщание о нуждахъ дворянства и средствахъ къ ихъ удовлетворенію, 17 мая 1897 года последовало распоряжение ничего не печатать какъ о работахъ этого совъщанія, такъ и о мивніяхъ отдъльныхъ его членовъ. Съ неменьшей заботой относилось главное управление по дъламъ печати и къ городскому населенію. Уже 28 ноября 1888 г. безцензурнымъ періодическимъ изданіямъ было рекомендовано "воздержаться оть излишнихъ и страстныхъ сужденій" по поводу происходившихъ тогда городскихъ выборовъ и "правительственныхъ мъропріятій къ ихъ упорядоченію". Еще интереснъе пиркуляръ 2 апръля 1893 г., которымъ предписывалось "воздержаться отъ полемики по поводу (городскихъ) выборовъ и вообще не печатать по этому предмету никакихъ статей, такъ какъ всякое постороннее вмѣшательство, разжигая страсти и не принося существенной пользы делу, можеть лишь обострить отношенія между избирателями и напрасно волновать общество". Вообще въ первое время послъ изданія закона 1892 г., обратившаго городское самоуправленіе въ пустую фикцію, городскія думы и управы, и въ особенности дума петербургская, пользовались живъйшею симпатісю цензуры и дъйствія ихъ тщательно оберегались отъ критики. Такъ, 7 мая 1893 г. было предписано "не помъщать болъе никакихъ статей, какъ оригинальныхъ, такъ и заимствованныхъ изъ иногороднихъ изданій, касательно порядка пополненія недоизбранныхъ гласныхъ с.-петербургской думы по новому городовому положенію". Отчеты о засъданіяхъ городскихъ думъ, согласно цензурному уставу, могуть появляться въ печати лишь съ согласія губернатора или градоначальника. Въ 1896 г. главное управление по дъламъ печати обратило вниманіе на то, что это постановленіе иногда обходилось, и предписало на будущее время строго соблюдать его. Вмъсть съ тъмъ названное учреждение всегда обнаруживало полную готовность принимать, какъ по порученію министра, такъ н

по собственному побужденію, решительныя меры къ прикрытію темныхъ дълъ петербургского городского управленія. Такъ, напримъръ, когда въ 1891—2 гг. разыгралось печальное Пухертовское дъло (покупка городскою управою для города негодной муки), министръ уже очень скоро нашель, что оно "достаточно выяснилось", и предложилъ прессъ "прекратить дальнъйшую полемику по этому предмету" (циркуляръ 14 янв. 1892 г.). Въ томъ же 1892 году нъкоторые изъ органовъ петербургской печати указали на антисанитарное состояніе многихъ домовъ въ столицъ и выразили опасеніе, что эти дома могуть явиться разсадниками холеры. На бъду оказалось, что собственниками такихъ домовъ въ большинствъ были гласные думы, и вмъшательство благожелательной цензуры не заставило себя ждать. "Такого рода статьи, —писало главное управленіе, -- не могуть не возбуждать негодованія общества противъ домохозяевъ, въ особенности, когда домохозяевами состоять гласные думы. Кром в того подобныя статьи косвенно бросають неблагопріятную тінь и на администрацію, допускающую существованіе подобныхъ санитарныхъ безпорядковъ. Вследствіе сего главное управленіе по д'вламъ печати приглашаеть гг. редакторовъ безпензурныхъ періодическихъ изданій не помінцать подобнаго рода статей, возбуждающихъ неудовольствіе одной части гражданъ и поселяющихъ недовъріе жителей къ избраннымъ ими гласнымъ думы, объясняя, что печатаніе подобныхъ статей можеть вызвать принятіе административныхъ міръ взысканія" (циркуляръ 25 авг. 1903 г.). Такимъ образомъ цензурное въдомство было убъждено, что дъйствія городского управленія и властей должны вызывать справедливое негодование граждань, но вмъстъ съ темъ надеялось успоконть это негодованіе, принудивъ молчать прессу. При этомъ оно, повидимому, не задавалось вопросомъ о томъ, вытекало ли и негодованіе жителей вредныхъ для здоровья домовъ исключительно изъ сообщеній прессы. Послів того, какъ извъстно, обстоятельства перемънились: бюрократія собралась нанести новый и ръшительный ударъ городскому самоуправленію, и тв самыя дъла, о которыхъ раньше администрація воспрещала говорить, были ею же вмънены въ вину не искаженію принципа самоуправленія, а самому этому принципу.

Таукъ сердно охраняя интересы и спокойствіе высшихъ клас-

совъ общества и лицъ, тъмъ или инымъ способомъ гръвшихъ себъ руки въ казенномъ или общественномъ добрѣ, цензурное вѣдомство вмъсть съ тымъ крайне враждебно относилось къ интересамъ и нуждамъ рабочихъ классовъ, какъ промышленныхъ, такъ и земледъльческихъ, отнимая у прессы всякую возможность высказываться по поводу этихъ нуждъ. Циркуляромъ главнаго управленія по дівламъ печати отъ 12 іюня 1882 г. было воспрещено появленіе въ печати всякихъ извъстій "о предълахъ, равненіи земель, слушномъ часъ, а равно и статей, въ которыхъ проводится мысль о пользв или справедливости измъненія поземельнаго положенія крестьянь". Другимъ циркуляромъ того же года (отъ 26 іюня) было запрещено изображать въ дурномъ видъ отношенія между землевладъльцами и крестьянами и подтверждено частное распоряженіе, изъявшее изъ обсужденія печати тяжебное діло кн. Шербатовыхъ съ крестьянами. 18 сентября 1885 г. появился новый циркуляръ, угрожавшій газетамъ и журналамъ самыми строгими карами за "замътки и извъстія о предстоящемъ будто бы празднованіи дня 25-літія освобожденія крестьянъ". Подобныя празднованія, по словамъ циркуляра, "происходять не иначе, какъ съ разрѣшенія высшаго правительства, а такого разрѣшенія не было", и поэтому появленіе зам'токъ о предстоящемъ юбилет впредь "терпимо быть не можеть". Немногимъ ранве, именно 2 іюля 1895 г., состоялся циркуляръ, согласно которому "печатаніе какихъ бы то ни было свъдъній и извъстій о самовольномъ переселеніи крестьянъ и распоряженіяхъ по этому предмету правительственныхъ учрежденій совершенно не должно быть допускаемо". Равнымъ образомъ, когда въ 1896 г. было образовано подъ предсъпательствомъ тогдашняго товарища министра внутреннихъ дълъ Сипягина особое совъщание для "обсуждения нъкоторыхъ вопросовъ, соприкасающихся съ переселенческимъ дѣломъ", то и объ результатахъ этого совъщанія предписано было "не печатать никакихъ статей и свъдъній".

Не мен'ве враждебно встр'вчала цензура и попытки обсужденія въ печати положенія фабричныхъ рабочихъ. Усилившееся въ 90-хъ годахъ движеніе среди городскихъ рабочихъ не замедлило вызвать соотв'юттвенныя цензурныя м'вропріятія. "Въ посл'яднее время,— говорилось въ циркуляр'є главнаго управленія отъ 28 іюня 1893 г.,—

нъкоторыя періодическія изданія занялись обсужденіемъ состоянія нашихъ фабрикъ и заводовъ, касаясь при этомъ вопроса объ отношеніяхъ рабочихъ къ хозяевамъ; такъ, между прочимъ, были пеивщены статьи въ "Спб. Ведомостяхъ" по поводу безпорядковъ, происшедшихъ на Хлудовской фабрикъ, въ "Сынъ Отечества" пе поводу безпорядковъ на фабрикъ въ г. Шуъ, а въ "Нов. Времени" печатаются статьи объ Юзовскихъ заводахъ. Министръ внутреннихъ дълъ, на основани ст. 140 и 156 уст. о ценз. и печ., постановиль: прекратить вовсе печатаніе подобныхь статей, ибо, отличаясь тепденціознымъ направленіемъ или сообщая невърныя свъдънія, онъ могуть причинить существенный вредъ". Имена газеть, подавшихъ поводъ къ этому постановленію, сами по себъ уже свидътельствують, какъ мало могли инкримивированныя статьи "отличаться тенденціознымъ направленіемъ". Но явная несостоятельность этого обвиненія нисколько не пом'вшала д'вйствію самаго постановленія; 8 іюня 1896 г. главное управленіе вновь подтвердило, что "распоряжение о непечатании статей, трактующихъ • безпорядкахъ на нашихъ фабрикахъ и заводахъ и объ отношеніяхъ фабричныхъ и заводскихъ рабочихъ къ хозяевамъ" остается въ полной силв. Это подтверждение понадобилось въ виду разыгравшейся весною 1896 года громадной стачки рабочихъ на петербургскихъ прядильныхъ и ткапкихъ фабрикахъ. Совершенне замолчать эту стачку оказалось однако невозможнымъ. Тогда была избрана другая тактика. После того, какъ въ "Прав. Вестнике" появилось очень неполное сообщение о стачкъ, редакціямъ быле предписано "въ разсужденіяхъ объ этомъ предметь не выходить за предълы напечатаннаго сообщенія и съ крайнею осторожностью пользоваться сведеніями, которыя могли бы дойти до нихъ изъ другихъ источниковъ, а равнымъ образомъ съ осмотрительностью переходить отъ разсмотрвнія этихъ событій... къ заключеніямъ относительно общаго положенія всъхъ фабричныхъ рабочихъ" (циркуляръ 18 іюля 1896 г.). Грандіозную стачку, въ которой участвовало до 30.000 человъкъ, рекомендовалось такимъ образомъ трактовать, какъ событіе почти что случайное и во всякомъ случав не стоявшее въ связи съ общимъ положениемъ рабочихъ. Но уже 4 января 1897 г. последовало новое распоряжение не печатать болье вообще никакихъ статей, замьтокъ и разсужденій о заработной плать, рабочемъ днь и отношеніяхъ фабричныхъ рабочихъ къ фабрикантамъ-хозяевамъ.

Такимъ образомъ пресса была вынуждена хранить мертвое молчаніе о самыхъ жгучихъ вопросахъ народной жизни. Она не могла говорить ни о расхищеніи общественнаго достоянія, производившемся дворянствомъ и промышленниками, ни о раззореніи деревни, ни о безпощадной эксплоатаціи фабричныхъ рабочихъ. Связанная по рукамъ и по ногамъ, легальная пресса могла быть лишь нѣмымъ и безсильнымъ свидѣтелемъ угнетенія трудящихся классовъ и ихъ борьбы за свои права, не имѣя возможности вмѣшаться въ эту борьбу, не смѣя ни высказать своихъ симпатій къ народной массѣ, ни освѣтить обществу ея тяжелую жизнь.

Нужно замътить, впрочемъ, что періодическая печать не имъла возможности свободно обсуждать и вст другіе, сколько-нибудь существенные, вопросы экономической жизни государства. Въ 1889 г. было воспрещено печатать протоколы тахъ засаданій биржевыхъ комитетовъ и экономическихъ обществъ, въ которыхъ разсматривался вопросъ о тарифъ (циркуляръ 8 сентября). Въ слъдующемъ году прессъ было предложено "не касаться вовсе въ теченіе нъкотораго времени, впредь до особаго извъщенія, вопроса о хлъбныхъ тарифахъ и не печатать по означенному вопросу никакихъ извъстій" (циркулярь 9 ноября), а въ 1893 г. было предписано обсуждать введение двойного таможеннаго тарифа исключительно съ экономической точки эрвнія и "соблюдать чрезвычайную сдержанность въ оцьнкр означенных мропріятій ст точки зррнія международных в отношеній, отнюдь не высказывая по сему поводу никакихъ предположеній, сопоставленій или намековъ политическаго характера, хотя бы съ цълью возраженія иностраннымъ изданіямъ" (циркуляръ 7 іюня). Въ 1894 г. состоялось запрещеніе писать о торговомъ договоръ съ Германіей, пока онъ будеть обсуждаться въ Государственномъ Совътъ (циркуляръ 18 февраля). Словомъ, каждый разъ, когда на сцену выступаль какой-нибудь важный вопросъ, пресса должна была молчать о немъ. Устраивавшіяся въ 1892 г. управляющимъ министерствомъ государственныхъ имуществъ, Ермоловымъ, совъщанія по сельско-хозяйственнымъ вопросамъ, проектированное въ томъ же году введеніе соляного налога, первые шаги, сдъланные въ 1893 г. къ введенію золотой валюты, -- все это со-

провождалось запретительными циркулярами главнаго управленія по двламъ печати. Когда въ 1896 г. была предпринята всеобщая народная перепись, главное управленіе циркуляромъ 25 ноября воспретило сообщать въ печати какія-либо сведёнія о деятельности мъстныхъ переписныхъ коммиссій вплоть до окончанія на мъстахъ всей переписной операци, т.-е. до 1 февраля 1897 г. Вслідъ затімь циркулярь 3 декабря 1896 г. вообще дозволиль публикованіе всякихъ свідівній, относящихся къ переписи, не иначе, какъ съ предварительного разръшенія вице-предсъдателя главной переписной коммиссіи, и это удивительное распоряженіе было отминено только по окончаніи переписи (31 декабря). Даже отчеты о занятіяхъ съъзда сифилидологовъ, происходившаго въ Петербургъ въ 1897 г., могли появляться въ печати только послъ просмотра ихъ директоромъ медицинскаго департамента. Распоряженіе министра, установившее такой порядокъ, ссылалось все на ту же пресловутую 140-ю статью цензурнаго устава, и, такимъ образомъ, вопросъ о распространении сифилиса въ Россіи признавался государственною тайной.

Такъ стояло дъло въ сравнительно спокойные годы. Но еще болье обострялось оно въ годы какихъ либо чрезвычайныхъ бъдствій. Тогда, на ряду съ борьбою противъ этихъ бъдствій иличто бывало еще чаще-вмъсто нел, велась обывновенно энергичная борьба противъ прессы, старавшейся обратить внимание общества на ожидаемую бъду и заранъе выяснить ея возможные размъры. Въ этихъ случаяхъ паническій страхъ передъ правдивымъ печатнымъ словомъ отодвигалъ на задній планъ всё другія соображенія, и стремленіе удержать народъ и общество въ блаженномъ невъдінін всегда получало рішительный перевість надъ желаніемъ справиться съ опасностью, грозившей целой стране. Такъ было, наприм'връ, въ последние холерные годы. Уже въ 1891 г. все сообщенія о холерномъ біздствін были поставлены подъ контроль медициискаго департамента (циркуляръ 27 іюня). 13 іюня 1892 г. было воспрещено печатать статьи, вызывающія безповойство въ обществъ. Но холера шла впередъ, не обращая вниманія на цензурныя строгости, и одновремение съ ея поступательнымъ шествіемъ всимхивали жестокіе безпорядки среди массы населенія, всецівло предоставленной во власть нев'вжества, въ теченіе долгаго времени убаюкивавшейся въчною пъснью о полномъ спокойствии и начальственной заботливости и внезапно увидъвшей себя во власти страшнаго бъдствія. Пресса не сумъла изобразить эти событія въ розовомъ свътъ, и 16 іюля появился новый циркуляръ, гласившій: "въ виду упорства періодической печати, которая пользуется эпипеміей, вовсе не им'вющей грозных разм'вровь, для того, чтобы смущать публику сенсаціонными статьями и извістіями, главное управленіе по діламъ печати считаеть не лишнимъ предупредить редакторовъ газеть и журналовъ, что отнынъ всякій разъ при повтореніи съ ихъ стороны чего-либо подобнаго оно будеть ходатайствовать предъ министромъ внутреннихъ дёлъ о применени къ ихъ изданіямъ наиболье строгихъ административныхъ каръ". Вслыдъ затыть, 10 февраля 1893 г., въ виду новыхъ забольваній холерой, періодическимъ изданіямъ было воспрещено печатать какія-либо самостоятельныя св'ядінія объ этихъ заболіваніяхъ и предписано "ограничиться перепечаткой лишь техъ сведеній о движеніи эпидемін, которыя будуть публиковаться въ "Прав. Въстникъ". Въ 1894 году министръ внутреннихъ дълъ, "въ виду появленія въ нъкоторыхъ газетахъ невърныхъ свъдъній и статей о забольваніяхъ холерою и санитарномъ положеніи столицы, совершенно напрасно волнующихъ публику", воспретилъ подъ страхомъ административныхъ взысканій печатаніе какихъ-либо свёдёній и статей, касающихся холеры въ Петербургъ, безъ предварительнаго просмотра градоначальника.

Въ голодный 1891 годъ у печати не только отнята была возможность говорить объ истинныхъ размърахъ тяжелаго бъдствія, обрушившагося на народъ, и выяснять причины этого бъдствія, но періодическимъ изданіямъ было даже воспрещено помъщать, безъ особаго на то разръшенія со стороны властей, приглашенія къ пожертвованіямъ въ пользу голодающихъ (циркуляръ 12 ноября). Подобнымъ же образомъ, когда разразилась коронаціонная катастрофа на Ходынкъ, тотчасъ же послъдовало распоряженіе не печатать "невърныхъ и преувеличенныхъ слуховъ, несогласныхъ съ правительствепными сообщеніями, которыя появятся въ "Правит. Въстникъ" (циркуляръ 19 мая 1896 г.). Два мъсяца спустя, 18 іюля, министръ повторилъ это распоряженіе и вмъстъ съ тъмъ рекомендовалъ печати "обсужденіе высочайшихъ указовъ относи-

тельно несчастій, случившихся на Ходынскомъ полѣ въ дни священнаго коронованія, производить въ духѣ безпристрастія и спокойствія, избѣгая тона и выраженій, могущихъ взволновать страсти, и тщательно воздерживаясь отъ всякихъ разглагольствованій о дѣйствіяхъ высшей мѣстной администраціи по устройству народнаго гулянія на Ходынскомъ полѣ".

Не лучше было положение періодической печати и въ области вопросовъ, соприкасающихся съ духовною жизнью народа. И въ этой области прессу отдъляла отъ нуждъ и потребностей дъйетвительной жизни кръпкая стъна циркуляровъ цензурнаго въдомства. Такъ, напримъръ, жизнь учебныхъ заведеній представляла собою государственную тайну, и прессъ строго воспрещалось раскрытіе этой тайны даже въ техъ случаяхъ, когда для немалой части общества она вовсе не была загадкой. Стоило начаться въ какомъ-либо учебномъ заведеніи безпорядкамъ учащейся молодежи, выведенной изъ терпвнія нельпой системой или грубой несправедливостью начальства, - и немедленно появлялись циркуляры, обязывавшіе прессу къ молчанію. Въ 1886 году было воспрещено писать о безпорядкахъ въ Петровской Академіи и въ Московскомъ университетъ. Въ 1887 году состоялось запрещеніе сообщать какія-либо св'яд'внія о безпорядкахъ въ Московскомъ университеть. Въ следующемъ году, "въ виду недавнихъ прискорбныхъ событій", было воспрещено даже пом'єщать статьи о студенческихъ безпорядкахъ въ другихъ государствахъ (циркуляръ 2 февраля 1888 г.). Конецъ 1892 и начало 1893 года были ознаменованы подобными же распоряженіями — ничего не писать объ асторіи, разыгравшейся на Надеждинскихъ родовспомогательныхъ курсахъ въ Петербургъ, о безпорядкахъ на Рождественскихъ акушерскихъ курсахъ и о недоразумвніяхъ, происшедшихъ въ совыть московскаго училища живописи и ваянія. Поздніве тактика цензурнаго ведомства по отношению къ такимъ событиямъ несколько изм'внилась. При началъ безпорядковъ 1896 года въ Московскомъ университетъ печати было запрещено давать какія-либо свъдънія о нихъ "виредь до особаго распоряженія" (циркуляръ 20 ноября 1896 г.). Затемъ было опубликовано правительственное сообщеніе объ этихъ безпорядкахъ, и тогда періодическимъ изданіямъ было предложено немедленно перепечатать это сообщение "полностью, безъ всякихъ измѣненій", и дозволено "обсуждать опубликованныя событія на почвѣ фактовъ, выясненныхъ въ правительственномъ сообщеніи" (циркуляръ 4 дек. 1896 г.). Впрочемъ, уже въ слѣдующемъ году цензура вернулась къ старой тактикѣ, и 27 ноября 1897 г. состоялось распоряженіе "не помѣщать безусловно никакихъ статей и извѣстій о бывшихъ на-дняхъ безпорядкахъ въ Варшавскомъ университетѣ впредь до водворенія спокойствія въ этомъ университетѣ".

Не менъе усердно защищала цензура отъ дерзкаго любопытства общества и среднюю школу. Внутренняя жизнь среднихъ учебныхъ заведеній, поведеніе преподавателей и требованія, предъявляемыя ими къ ученикамъ, наказанія, налагаемыя на посліднихъ, наконецъ, общая система, установленная въ нашей средней школь, - все это составляло въ глазахъ цензуры своего рода "табу", одно прикосновеніе къ которому являлось уже тяжелымъ оскорбленіемъ святыни (циркуляръ 16 марта 1893 г.). Въ 1890 году въ "Прав. Въстникъ" было напечатано оффиціальное сообщеніе о задачахъ коммиссіи, учрежденной при министерствъ народнаго просвъщенія для пересмотра программъ гимназическаго курса. Не одновременно съ этимъ редакціямъ было "предложено" - воздержаться вовсе оть обсужденія означенной статьи, а также вообще вопроса о гимназическомъ преподаваніи, ибо митнія, которыя нерѣдко были высказываемы въ печати по этому поводу, клонились даже къ тому, чтобы поколебать самыя основы существующей учебной системы, и тъмъ самымъ причиняли только вредъ" (циркуляръ 8 марта 1890 г.). Въ 1892 году состоялось запрещеніе печатать "сенсаціонныя изв'істія" о предполагаемомъ будто бы пересмотръ программъ средней школы, о сокращени гимназическаго курса и т. п., и четырьмя годами позже это запрещение было вновь повторено съ угрозою каръ за его нарушеніе (циркуляръ 23 ноября 1893 г. и 29 апръля 1896 г.).

Въ иныхъ случаяхъ, наконецъ, цензура брала на себя и обязанность поправлять ошибки, допущенныя, по ея мивнію, главою шравительства. Такую поправку она произвела, напримъръ, когда шри императоръ Николаъ II состоялось высочайшее повельніе объ освобожденіи учениковъ-иновърцевъ отъ обязательнаго посъщенія православнаго богослуженія въ табельные дни. Цензурнымъ въдомствомъ немедленно овладълъ духъ крайней ревности къ православію, и 3 октября 1897 г. былъ изданъ циркуляръ, предписывавшій не печатать никакихъ статей и замітокъ, касающихся упомянутаго повелінія. Съ этимъ циркуляромъ небезъинтересно сопоставить другой, изданный почти одновременно: 13 октября 1897 г. было предписано не поміщать въ періодическихъ изданіяхъ безусловно никакихъ статей и выдержекъ изъ недозволенныхъ къ ввозу въ имперію литовскихъ заграничныхъ изданій. Такъ какъ всі эти изданія были запрещены огуломъ, не за свое содержаніе, а за шрифть, которымъ они печатались, то ціль приведеннаго распоряженія ясна: путемъ его у "неблагонамітренныхъ" публицистовъ попросту отнималась возможность доказывать полную невинность большинства запрещенныхъ литовскихъ изданій.

Но изъ всъхъ вопросовъ, связанныхъ съ существованіемъ въ Россіи угнетенныхъ національностей и религій, быть можеть, напбольшее количество хлопоть доставляль цензурф такъ называемый еврейскій вопросъ. Цензурное в'вдомство употребляло немало усилій для того, чтобы этотъ вопросъ, съ которымъ связано столько горя и бъдствій, слезь и крови, трактовался въ печати лишь въ форм'в безстрастныхъ и лживыхъ канцелярскихъ отчетовъ. Въ 1890 году главное управление по деламъ печати, исполняя порученіе министра, разослало по редакціямъ слідующій циркулярь: "Съ нъкотораго времени замъчается, къ сожальнію, въ нашей періодической печати отсутствіе спокойнаго и хладнокровнаго обсужденія столь крупнаго вопроса нашей внутренней жизни, какъ вопросъ еврейскій; одни изданія стараются вопреки истинъ выставить положение евреевъ въ печальномъ свътъ, другия обрушиваются на все еврейское населеніе исключительно съ огульнымъ порицаніемъ, но статьи по этому предмету не содержать большею частью никакихъ указаній, которыя служили бы полезнымъ матеріаломъ для разръшенія упомянутаго вопроса. Вслъдствіе сего главное управленіе по діламъ печати предлагаеть редакціямъ газеть и журналовъ воздерживаться отъ печатанія такихъ статей, которыя, не отличаясь основательнымъ содержаніемъ, порождають лишь безплодную и раздражительную полемику". Въ томъ же году главное управленіе, "въ виду распространившихся слуховъ, что пъкоторыя лица имъютъ безсмысленное и дерзкое намърение составить протесть противъ какого-то мнимаго угнетенія евреевъ", разослало редакторамъ газеть и журналовъ особый циркуляръ съ предупрежденіемъ, что "ничего подобнаго не должно появляться на страницахъ ихъ изданій".

Стремясь такимъ образомъ принудить прессу къ полному молчанію обо всіхх сколько-нибудь важных вопросах текущей жизни, цензурное вѣдомство менѣе всего, конечно, могло допускать появленіе въ печати изв'єстій о случаяхъ протеста противъ существующаго порядка и - тымь болье - активной борьбы съ этимъ порядкомъ. Мъры къ прекращенію такимъ извъстіямъ доступа въ прессу были приняты очень рано. Еще въ 1879 году состоялось запрещеніе печатать стенографическіе отчеты о политическихъ процессахъ ранъе появленія такихъ отчетовъ въ "Прав. Въстникъ". Въ 1880 году последовало воспрещение печатать какія-либо сведънія объ арестахъ по политическимъ дъламъ и о производимыхъ по нимъ дознаніяхъ и следствіяхъ, и это запрещеніе было повторено въ 1882 и 1885 гг. Въ 1882 году было безусловно воспрещено печатать какія-либо свіздінія о политических преступникахь, а затъмъ-и о лицахъ, исполняющихъ смертные приговоры надъ ними; первое изъ этихъ запрещеній было повторено еще въ 1883 году. Съ тъхъ поръ политические процессы, даже въ тъхъ случаяхъ, когда они велись путемъ суда, проходили при полномъ молчаніи прессы, а если посл'ядняя случайно и сообщала какіялибо свъдънія о нихъ (какъ, напр., въ 1897 г. газеты "Н. Время" и "Свътъ" о процессъ Ясевичъ), то главное управленіе по дъламъ печати сейчасъ же спъшило напомнить старыя предписанія. Вмъстъ съ тъмъ оно не допускало и никакихъ сообщеній, заключавшихъ въ себъ хотя бы отдаленный намекъ на возможность политической борьбы въ Россіи. Такъ, когда въ 1889 г. въ русской пресст появилось извъстіе о происшедшемъ въ Цюрихъ взрывъ динамитной бомбы, разглашение въ печати такихъ извъстій было признано "неудобнымъ" и на будущее время воспрещено.

Ко всему сказанному нужно еще прибавить, что печать нерѣдко должна была хранить невольное молчаніе не только объ общихъ вопросахъ, но и объ отдѣльныхъ лицахъ, почему-либо вызывавшихъ къ себѣ антипатію правящихъ сферъ. Вотъ нѣсколько примѣровъ такого рода. 28 сентября 1896 года было предписано "не печатать никакихъ адресовъ уволенному отъ службы профес-

сору московскаго университета Эрисману, а равно не допускать пом'вщенія какихъ-либо статей и изв'встій, выражающихъ сочувствіе его служебной д'вятельности". 2 октября 1896 года и 24 марта 1897 года состоялись такія же распоряженія относительно доктора И. И. Молессона по поводу увольненія его отъ должностей заведующаго медико-статистическимъ отделеніемъ саратовской губериской земской управы и директора тамошней фельдшерской школы. Въ другихъ случаяхъ для обезпеченія гармоніи между прессою и начальственными требованіями лицамъ, почему-либо непріятнымъ цензуръ, воспрещалась работа въ печати. Среди распоряженій этого рода н'вкоторыя не лишены были изв'встной пикантности. 12 ноября 1894 года было предписано не печатать статей бывшаго члена сыръ-дарынскаго областного суда въ Ташкентъ, Сем. Ив. Гуссейна, безъ предварительнаго просмотра ихъ въ главномъ управленіи по д'вламъ печати. 13 октября 1897 года состоялось распоряжение временно не помъщать статей проф. Герсеванова о техническомъ образованіи. Это распоряженіе, отмѣненное 31 декабря того же года, когда вопросъ о техническомъ образованіи успаль сойти съ газетных в столбцовь, тамь любопытнае и характериве, что оно касалось не какого-либо подозрительнаго властямъ писателя, а человъка, занимавшаго на правительственной службъ довольно высокій пость директора высшаго учебнаго заведенія.

Таково было положеніе русской печати въ концѣ XIX вѣка. Насколько и въ какую сторону изменилось оно въ начале XX-го, болве или менве извъстно. Ограничиваясь ролью историка недавняго прошлаго, я не буду говорить ни объ этомъ настоящемъ, ни о желательномъ будущемъ и удовольствуюсь лишь немногими словами въ дополнение къ сообщеннымъ выше матеріаламъ. Много говорить по поводу ихъ не приходится, такъ какъ они и сами по себъ достаточно красноръчивы. Тоть, далеко еще не полный, перечень изъятыхъ изъ обсужденія печати вопросовъ, который быль приведенъ на предыдущихъ страницахъ, ясно обрисовываетъ значеніе, полученное въ жизни нашей прессы 140-ю статьею цензурнаго устава. При дъйствіи этой статьи не было, въ сущности, ни одного вопроса, который можно было бы сколько-нибудь свободно трактовать въ печати, нельзя было написать ни одной статьи, за которую помъстившее ее изданіе не могла бы постигнуть болье или менъе суровая кара. При такихъ условіяхъ дъйствія цензуры по не-

обходимости пріобр'втали совершенно произвольный характерь, роль печати извращалась самымъ неожиданнымъ и насильственнымъ образомъ. Чемъ важнее быль тоть или другой вопросъ общественной жизни, чъмъ болъе крупные интересы онъ затрогивалъ, тъмъ большій мракъ водворялся вокругъ него, и этотъ мракъ становился почти непроницаемымъ, когда дело касалось вопросовъ, связанныхъ съ наиболъе насущными и неотложными потребностями народныхъ массъ. Чемъ убъждениве и неподкупиве быль писатель, темъ чаще ему приходилось молчать въ техъ случаяхъ, когда нужно было говорить. За то широкое поприще открывалось передъ теми дъятелями печатнаго слова, которые исповъдывали полный индифферентизмъ къ общественнымъ дъламъ или проявляли пламенную готовность пъть съ чужого голоса любыя пъсни, продавая свои убъжденія за матеріальныя блага. Цензура не только лишила періодическую печать принадлежащей ей роли выразительницы общественнаго мнѣнія, но и способствовала развитію продажной прессы, своимъ тлетворнымъ вліяніемъ отравляющей общественную жизнь. Значеніе прессы было такимъ путемъ низведено до минимума. Въ то время, какъ въ жизни ставились и ръшались вопросы, съ которыми были связаны судьбы цълой страны, печать либо съ лицемърнымъ усердіемъ пъла хвалебные гимны, либо съ серьезнымъ видомъ занималась пустяками, либо хранила упорное молчаніе обо всіхъ дізахъ текущей жизни. Вліяніе такой печати не могло быть ни очень сильнымъ, ни очень благотворнымъ. Для тъх, кто не хотъль жить съ завязанными глазами, кто добросовъстно искаль истину, чтобъ освътить жизнь себъ и другимъ. такое положение было невыносимо, и на этой почвъ создавалось немало конфликтовъ между прессой и цензурой, при чемъ такіе конфликты неизмънно кончались гибелью чрезмърно смълыхъ органовъ печати. Трудно думать, однако, чтобы такой порядовъ могь просуществовать очень долго. Исторія учить насъ, что разъ ироснувшаяся потребность въ свободномъ словъ можеть быть временно задавлена, но не можеть быть уничтожена, и изъ той же исторіи мы знаемъ, что въ споръ общественныхъ силь конечная вобъда достается не тъмъ, кто боится лучей свъта и прячется во мракв.

В. Мякотинъ.

## О свободъ критики.

«Не цозволять высказываться мнѣнію на томъ основаніи, что оно ложно, значить—признавать свои мнѣнія за абсолютную истину, значить—объявлять притязаніе на непогръшимость».

(Дж. Ст. Милл. — О свободъ. Перев. Невъдомск, стр. 186).

Положение современной русской публицистики характеризуется одною основною чертою, которую мы напраено стали бы искать гдь-либо въ другомъ мьсть. Эта основная характерная черта заключается въ томъ, что современнымъ русскимъ публицистамъ постоянно бываеть необходимо писать о томъ, о чемъ, собственно говоря, нъть надобности писать. Подобное неправильное положеніе является логическимъ следствіемъ глубокаго несоответствія, существующаго между идеальными требованіями научной мысли и современною русскою дъйствительностью. Конечно, извъстное несоотвътствіе между требованіями научной мысли и дъйствительностью существуеть всегда и всюду; въ томъ и заключается всемірно-историческая роль научной мысли, что она опережаеть дъйствительность, открываеть новые горизонты, формулируеть новыя требованія. Но это всегда бывають новыя требованія; а прискорбная оригинальность нашего положенія заключается въ томъ, что мы должны предъявлять весьма старыя требованія, что мы должны доказывать возможность такого положенія вещей, необходимость котораго давнымъ давно уже сдълалась общепризнанною истиною...

Повторяемъ, такого положенія дѣлъ не знаетъ всемірная исторія. Такого несоотвѣтствія между дѣйствительностью и идеальными требованіями образованной части общества нигдѣ и никогда не существовало. Когда, напримѣръ, Локкъ писалъ свои знаменитыя письма о вѣротерпимости, то, конечно, его идеальныя требованія не соотвѣтствовали современной ему англійской дѣйствительности. Но до какой степени эта идея свободы совѣсти была еще нова, до какой степени нуждалась она еще въ дальнѣйшей обработкѣ, до какой степени идеальныя требованія ея защитниковъ были близки къ современной имъ дѣйствительности — сдѣлается намъ очевиднымъ, когда мы вспомнимъ, что Локкъ, защищая вѣротерпимость, требуя свободы совѣсти, не признавалъ права на эту свободу совѣсти какъ за католиками, такъ и за атеистами.

Совершенно иначе обстоить дѣло у насъ. Наша интеллигенція (настоящая интеллигенція, а не та, которая отличается отъ "черни" лишь покроемъ платья, да кутежами въ дорогихъ ресторанахъ) совершенно равна интеллигентной публикѣ Западной Европы. Поэтому наши публицисты имѣютъ передъ собою читателей, знакомыхъ съ послѣдними требованіями научной мысли. А наша современная дѣйствительность такова, что нынѣшнимъ нашимъ публицистамъ приходится ломать копья въ защиту идей, давнымъ давно сдѣлавшихся на Западѣ общепризнанною истиной. Вспомнимъ, напримѣръ, хотя бы многочисленныя статьи въ періодической печати и резолюціи ученыхъ обществъ, направленныя въ защиту отмѣны тѣлесныхъ наказаній, и подумаємъ: развѣ подобная тема возможна для европейскаго публициста ХХ вѣка! \*)

Вотъ почему всякій современный публицисть долженъ испытывать то чувство, которое прекрасно выразилъ Салтыковъ, сказавши про себя: "Я писатель XVII въка".

Подобныя соображенія естественно пришли намъ въ голову,

<sup>\*)</sup> Ликованія нашей реакціонной печати по поводу проекта о введеніи тёлесныхъ наказаній въ Даніи были преждевременны: проекть оказался мертворожденнымъ, и противъ него высказался даже представитель полиціи. Мы не говоримъ уже о томъ, что въ Даніи тѣлесныя наказанія предлагали примѣнять къ исключительно порочнымъ лицамъ и за точно опредѣленныя преступленія, а у насъ тѣлесное наказаніе являлось (да и является) по стоянною угрозою для 90% населенія.

усвоиваеть новую идею, то въ огромнъйшемъ большинствъ случаевъ онъ не дълаетъ обзора всъхъ своихъ, ранъе усвоенныхъ, идей для определенія того, какія измененія должны претерпеть эти болье раннія идеи, чтобы войти въ соотвътствіе съ новою идеей. Такъ, напримъръ, люди, отлично знающіе, что всъ современныя учрежденія возникли путемъ глубокихъ общественныхъ переворотовъ, въ большинствъ случаевъ не задають себъ вопроса, на какомъ же основаніи эти возникшія путемъ переворотовъ учрежденія могуть считать себя не подлежащими критикъ. Въдь, мы отлично знаемъ, что съ самаго перваго возникновенія человіческихъ обществъ внутреннее строеніе этихъ обществъ безпрерывно и глубоко изменялось, что, съ точки зренія людей прошлаго, все наши современныя учрежденія имъють чисто революціонный характеръ. Наша семья, наши формы собственности, наши государственныя учрежденія возникли путемъ разрушенія предшествовавшихъ соотвътствующихъ имъ учрежденій и вызывали при своемъ возникновеніи протесты защитниковъ старины, какъ опасныя и нечестивыя новшества. Библія говорить о Давид'в и Соломон'в, какъ о помазанникахъ Божінхъ, но та же Библія знакомить насъ съ настроеніемъ защитниковъ старины въ моментъ возникновенія царской власти. Въ "Первой Книгъ Царствъ" мы читаемъ разсказъ о томъ, какъ Самуилъ противился учрежденію царской власти, какъ пугалъ онъ сторонниковъ новаго учрежденія тяжелыми перспективами будущаго: "И пересказалъ Самуилъ всъ слова Господа народу, просящему у него царя. И сказаль: воть какія будуть права царя, который будеть царствовать надъ вами: сыновей вашихъ онъ возьметь, и поставить ихъ къ колесницамъ своимъ, и сдълаетъ всадниками своими, и будутъ они бъгать передъ колесницами его... И дочерей вашихъ возьметъ, чтобъ онъ составляли масти, варили кушанье и пекли хлибы. И поля ваши, и виноградники, и маслиничные сады ваши лучшіе возьметь и отдаетъ слугамъ своимъ. И отъ поствовъ вашихъ, и отъ виноградныхъ садовъ вашихъ возьметъ десятую часть и отдасть евнухамъ своимъ и слугамъ своимъ. И рабовъ вашихъ, и рабынь вашихъ, и юношей вашихъ лучшихъ, и ословъ вашихъ возьметъ и употребить на свои дела. Отъ мелкаго скота вашего возьметь десятую часть; и сами вы будете его рабами" (IX, 10-17).

Но сторонники нововведенія одолівали, и воть, неспособный къ дальнівшему сопротивленію, Самуиль говорить народу: "Я воззову ко Господу, и пошлеть Онъ громъ и дождь, и вы узнаете и увидите, какъ великъ грізть, который вы сділали передъ очами Господа, прося себів царя" (XII, 17). Итакъ, раніве, чізть Давидь и Соломонъ сділались "помазанниками Божіими", самое желаніе иміть такихъ помазанниковъ было "великимъ грізхомъ передъ очами Господа".

Самый рьяный консерваторъ признаетъ, что наши современныя учрежденія совершенные учрежденій старинныхъ, и даже самые рьяные реакціонеры не идутъ назадъ далые нысколькихъ десятковъ лытъ. А такъ какъ общественная жизнь безпрерывно видоизмынялась, то, слыдовательно, и самые рьяные консерваторы, и самые рьяные реакціонеры должны признать, что въ теченіе безсчетнаго числа лытъ общественныя учрежденія нуждались въ критикы и поправкы; а въ такомъ случаю они должны или признать право критики современнаго порядка вещей, или дать основательный отвыть на остроумный вопросъ Герберта Спенсера: "почему именно въ настоящій моменть эта критика перестала быть полезною?" (Коллинсъ. Философія Герб. Спенсера, 2-ое русск. изд., стр. 425).

Очевидно, единственнымъ отвътомъ могло бы быть лишь утвержденіе, что именно въ настоящій моменть всемірная исторія закончилась, что съ математическою очевидностью доказано абсолютное совершенство всѣхъ нашихъ учрежденій. Однако, едва ли найдется много охотниковъ утверждать такую очевидную нельность, какъ математически доказанный факть современнаго окончанія всемірной исторіи. Дѣло обстоить, обыкновенно, гораздо проще: противники свободы слова не заботятся о логическомъ обоснованіи своихъ требованій. Они охотно соглашаются, что въ теченіе безконечнаго ряда лѣть всѣ общественныя учрежденія нуждались въ критикѣ и что, благодаря критикѣ, эти учрежденія совершенствовались, но они просто не желають допустить, чтобы нынѣшнія выгодныя для нихъ учрежденія также подвергались критикѣ: эту критику они называють дерзновенной попыткой поколебать современныя учрежденія.

Одного бушмена спросили: "что такое добро и что такое зло?" Дикарь, какъ извъстно, отвътилъ: "Добро, когда я украду чужую жену; зло, когда у меня украдутъ мою жену".

Такова же, очевидно, и психологія противниковъ свободы слова.

П. Мокіевскій.

## Подъ цензурой.

Василій Кирилловичь Кудряшь, мой старинный пріятель, быль остроумный челов'ькъ. Вся станица знала его съ этой стороны, и каждый, кто его зналь, опасался "подвернуться ему подъ язычекъ".

- Ну, вотъ и подълило, наконецъ, общество землю на наи, серьезно разсуждалъ Кудряшъ со мною послъ перваго нашего передъла, въ осуществлении котораго опъ принималъ самое дъятельное участие.
  - И хорошо сдълали, -- говорю я.
- И хорошо сдълали, —повторяетъ мои слова Кудряшъ, —потому что каждому своя рубашка ближе къ тълу, и каждый теперь возьметь свое.
  - А иной, замъчаю я, и не возьметь, пожалуй.
- Это вы насчеть своихъ паевъ?—спрашиваеть меня Кудряшъ.
- Да. Миъ общественною землею не слъдъ пользоваться. Какой я казакъ? Нахать—не пашу, косить—не кошу. Съ какой же стати стану я брать свои пайки?
- А что же вы съ ними сдълаете? Не станичному же атаману на могарычъ пожертвуете?—язвитъ Кудряшъ.
- Конечно, не атаману, а хорошему хозяину. Вотъ хотя бы вамъ. Почему бы вамъ не взять мои пайки и не пользоваться ими,— не въ аренду же мнъ сдавать ихъ?
- Аренда деньги, серьезно отчеканиваеть Кудряшъ. У васъ два пая. По три рубля за десятину составитъ 60 рублей. Что жъ вамъ не нужны эти ценьги, или вы и деньгами пренебрегаете такъ, какъ землей?

- Да Богъ съ ними, Василій Кирилловичь, съ деньгами! Я серьсзно говорю вамъ: возьмите мои паи и пользуйтесь ими.
- Гай-гай! качаетъ головой Кудряшъ. Да еще и зеленый! Зачъмъ же свое другимъ отдавать? Знаете, что я вамъ скажу? Въ книжкъ я вычиталъ, что любимая поговорка царя Петра была: кто рубля не бережетъ, тотъ самъ копейки не стоитъ.

И Василій Кирилловичь лукаво посматриваеть на меня. Его красивые стрые глаза такъ и свттятся юморомъ, но онъ, видимо, сдерживаеть себя. Черезъ минуту, однако, сильно изрытое оспою лицо Кудряша расплывается въ улыбку, а затты уже трясется его роскошная русая борода, онъ хохочеть и сквозь смтхъ добавляеть:

— Вы уже, пожалуйста, извините за поговорку. Царь Петръ не зналъ, что мы съ вами будемъ спорить, а то, навърное, онъ не придумалъ бы такой поговорки.

И снова Василій Кирилловичъ заливается заразительнымъ смъ-хомъ.

Мнъ оставалось только проглотить пилюлю, приготовленную въ такой деликатной формъ пріятелемъ.

И таковъ Кудряшъ былъ всегда и всюду—и дома, въ семью, и въ веселой компаніи за чаркой водки, и на сходъ въ обществъ.

Можно сказать, что въ станицѣ у насъ не было столь дѣятельнаго, подвижного, веселаго и настойчиваго человѣка, какъ Василій Кирилловичъ Кудряшъ. Это была воплощенная энергія. Вся жизнь его прошла въ усиленной дѣятельности и неустанной борьбѣ, причемъ онъ не выказывалъ слабости, не любилъ ни ныть, ни опускать безнадежно руки.

Отепъ Василія Кирилловича быль бѣднякъ и неудачникъ. Въ дѣтствѣ, поэтому, Василію Кирилловичу приходилось голодать, а семьѣ терпѣть крайнюю нужду. Лишь только онъ сталъ на ноги, какъ на его молодую спину сразу обрушилось тяжелое бремя хозяйственныхъ заботъ. Съ тѣхъ поръ Кудряшъ, по его выраженію, "такъ и шелъ все время быкомъ по бороздѣ", работая не покладая рукъ и выбиваясь въ люди.

На строевую службу Василій Кирилловичь, какъ человъкъ бъдный, не могшій снарядить лошадь, попаль пластуномъ, то-есть пъхотинцемъ. Здъсь онъ сразу обратилъ на себя вниманіе начальства своею бойкостью и расторопностью. Находясь съ батальономъ на турецкой границъ, Василій Кирилловичъ въ промежутки между строевою службою, хожденіемъ на часы и въ секреты ревностно взялся за грамоту; онъ скоро выучился читать, очень сносно писать и, какъ грамотный и ловкій казакъ, быль назначенъ сначала приказнымъ, а потомъ произведенъ въ урядники. Участіе въ стычкахъ съ непріятелемъ доставило Кудрящу два георгіевскіе креста и почетное, вообще, между казаками положеніе. Когда Василій Кирилловичъ воротился съ турецкой границы домой, то буквально таки привелъ своихъ одностаничниковъ въ изумленіе урядничьимъ чиномъ, крестами и умъньемъ держать себя. Бъднякъ-казакъ, ничъмъ до того пе выдълявшійся изъ среды товарищей, если не считать постояннаго веселаго настроенія да умізнья мізтю острить, вдругь заняль видное служебное положеніе, сталь первымь между товарищами. У себя на дому онъ также повель умелое хозяйство, пустивши въ оборотъ кое-какія средства, сбереженныя на службъ А на сходахъ и въ обществъ Василій Кирилловичъ быстро заняль свое особое положение человъка, съ которымъ надо считаться.

За Кудряшемъ скоро установилась репутація умнаго и ділового хозяина, и Василій Кирилловичь, дъйствительно, ръзко выдълялся изъ массы казаковъ не только своимъ умомъ, но и знаніями. Онъ любилъ читать книжки и умъль осмысленно усвоивать прочитанное. Все свободное время онъ посвящаль, какъ выражался, "на науку" и съ одинаковымъ рвеніемъ поглощаль и народныя изданія, и произведенія классических писателей, напр., Гоголя, Лермонтова и Пушкина, но особенно интересовался газетами. Страсть къ газетамъ у него выражалась въ двоякой формъ — въ жаждъ новостей и въ стремленіи передавать другимъ прочитанное. Въ этомъ отношеніи Василій Кирилловичь быль живая ходячая газета. Все, что вычитываль изъ книгь и газеть, онъ примъняль къ дъйствительности и часто мышаль дыйствительность съ прочитаннымъ. Получались целыя сцены и картины въ живомъ и образномъ, полномъ здороваго юмора, малорусскомъ пересказъ Кудряща. Василій Кирилловичь любиль дівлиться своими свівдініями, а станичники-слушать его.

Но это именно положение и создало Кудряшу враговъ, людей недовольныхъ выскочкой-урядникомъ, не считавшимъ нужнымъ

держать языкъ за зубами. Языкъ Василія Кирилловича, т.-е. его мѣткое слово, отстаиванье общественныхъ интересовъ и умѣнье живою и оригинальною рѣчью вліять на умы одностаничниковъ и были причиною непріятностей для Кудряша, стойко пролагавінаге, по его выраженію, "свою линію".

Въ то время станица переживала очень интересный моменть. Казаки, успъвшіе съ покореніемъ западнаго Кавказа нъсколько оправиться отъ военныхъ тревогъ, зажили широкою экономическою жизнью. Появились новыя потребности, а старыя стали шире; лежавшая до того не использованною земля вошла въ хозяйствемный обороть въ видъ пашенъ, сънокоса и пастбищъ. Скоро, при заимочномъ земленользованіи, почувствовался недостатокъ земли для залежнаго хозяйства. На сцену выдвинулся во всемъ своемъ объемъ земельный вопросъ. Населеніе разділилось на дві партін-на богачей и на бъдняковъ. Первые, усиленные хуторянами и панами, главенствовали и ворочали дёлами; вторые, составлявшіе подавляющее большинство, дъйствовали разрозненно, неумъло и неръшительно. Не было лица, которое взяло бы на себя руководительство партіей и сум'вло, сплотивши ее, направить по надлежащему общественному пути. Такимъ именно лицомъ и оказался Василій Кирилловичь Кудряшъ.

На первомъ же сходъ, когда зашла ръчь о стъснени въ сънокосныхъ угодьяхъ, Кудряшъ сказалъ замъчательную ръчь, взволновавшую бъдняковъ, и доведшую до бълаго каленія станичнаго атамана и партію "дукачей".

— Чи довго мы будемо сопіть носами, — началъ свою річь Кудряшь, — чесать патылиці та ловить кгавъ, а хуторяне та дукачи загребать общественні земли та занимать луччі міста? Съ
якої статі бідні люди остаются безъ землі, коли еі богато и на
всіхъ хвате? Чудно, братці, якось у насъ діло ведеться. Малі
діты—и ті, кажеться, знаютъ, що не годиться такъ распоряжаться
общественнымъ добромъ, якъ це у насъ ведеться. Скажемъ примірно такъ: хто у насъ въ станиці хозяинъ? Отоманъ?—Ни; мы
его выбираемъ; вінъ нашъ распорядитель. Писарь?—Его мы наймаемо. Паны-охвецеры?—Имъ дано въ строевій службі начальствовать. Такъ хто жъ у насъ главный хозяинъ?—Хозяинъ—самі мы,

козаки, вся громада. Чого жъ вы, братці, мовчите на сходахъ, неначе воды въ ротъ понабрали, коли дуже добре знаете, что не слідъ такъ шинкувать землю, якъ у насъ ею шинкуютъ? Чи вы божтесь разгнівать тіхъ, у кого туги кешені та довги руки? Чи може на сході ваши собственні языки до горла поприлипали? Вы—громада, вы дайте распорядокъ, якъ зробыты, шобъ всімъ земли хватало и шобъ бідні люди не терпілы нужды, а богачи не захватували земли черезъ край и безъ міры.

И Василій Кирилловичъ подробно развиль ту мысль, что слѣдуєть ограничить чрезмѣрные захваты общественной земли сильными хозневами. На первый разъ онъ предложиль двѣ мѣры: назначить сѣнокошеніе съ опредѣленнаго числа и косить первыя двѣ недѣли сѣно собственными силами безъ наемныхъ косарей; за нарушеніе же этого распоряженія отбирать сѣно въ станичное правленіе на содержаніе общественныхъ троекъ. Вторая мѣра должна была состоять въ томъ, что всѣ, кто имѣлъ болѣе двухъ паръ воловъ, трехъ коровъ, шести штукъ моледняка и двадцати овецъ, делжны платить въ общественный доходъ по 50 коп. съ каждой линней сверхъ нормы головы крупнаго скота и по 10 коп. съ головы мелкаго.

Поведеніе на сходъ Кудряша и его длинная ръчь были до того новы, непривычны и неожиданны, что ни станичный атаманъ, ни воротилы-богачи не нашлись сразу, какъ имъ быть, и не догадались во время остановить Кудряша. Бъдняки же съ затаеннымъ дыханіемъ слушали смѣлую рѣчь Кудряша и, какъ только онъ пересталъ говорить, дружно закричали: "постановить такъ, якъ каже Василь Кирилловичъ Кудряшъ!" Началось обсужденіе предложеній Кудряща, и первое изъ нихъ прошло безъ изм'вненія нодавляющимъ большинствомъ голосовъ. Когда же коснулась рѣчь второго, богачи стали съ жаромъ возражать и нападать на Кудряма, какъ на человъка мало имущаго и потому пеобдуманно желающаго внести смуту въ общество. Василь Кирилловичъ не •стался въ долгу и, отстаивал свое предложение, отпустилъ нъсколько ізжихъ остроть по адресу противниковъ. Но туть ужь стамичный атаманъ заволновался и, поднявши руку вверхъ, торжественно провозгласилъ:

— Пречестуюсь, пречестуюсь, господа! Урядникъ Кудряшъ...

- II кавалеръ, прибавилъ Василь Кирилловичъ, указывая на свои кресты.
- И кавалеръ, какъ эхо, повторилъ за Кудряшемъ немного растерявшійся атаманъ, причемъ въ заднихъ рядахъ схода послышался сдержанный смъхъ, поносе почетныхъ стариковъ п возмущае сходъ...
- Якъ же я возмущаю сходъ?—въ свою очередь энергично заговорилъ Кудряшъ.—Чуете, братці, шо вамъ кажуть? Кажуть, що будьто говорить правду та заботиться о бідніхъ людяхъ значить мутить сходъ?!...
- Пречестуюсь, пречестуюсь! вопиль станичный атамань, размахивая руками.—Не позволяю уряднику Кудряшу говорить...

Но туть уже поднялся такой гвалть, за которымъ не слышно было ни атамана, ни Кудряша. Противники стали "лавой" наступать другь на друга, и споры едва не окончились рукопашной. Чтобы прекратить ожесточенные споры, станичный атаманъ ушель со схода и заперся въ присутственной компать. Здъсь онъ вельль снять красное сукно съ зерцала и сълъ передъ нимъ. Онъ опасался, что расходившіеся не на шутку бъдняки ворвутся въ присутствіе и произведуть надъ нимъ насиліе.

Того же дня вечеромъ станичный атаманъ, послѣ предварительнаго совъщанія съ писаремъ и воротилами схода, сѣлъ на тройку и поскакалъ въ "Отдѣлъ". Скоро, впрочемъ, онъ воротился изъ города, и такъ какъ показывалъ видъ, что ничего особеннаго не случилось, то на обстоятельство это станичники не обратили вниманія. "Ъздилъ, значитъ, по начальству", говорили казаки — и только. Въ дъйствительности же атаманъ ѣздилъ затъмъ въ отдѣлъ, чтобы навести справки, имѣетъ ли опъ право посадить подъ арестъ урядника, награжденнаго "Георгіемъ". Получивши отъ одного изъ писарей удовлетворительное разъясненіе и распивши съ нимъ полдюжины пива, онъ возвратился домой.

Прошло около мѣсяца. Я видѣлся за это время нѣсколько разъ съ Кудряшемъ, и каждый разъ у насъ шла рѣчь о книгахъ. Василь Кирилловичъ забиралъ у меня все, что имѣлось по текущей печати. Увидѣвши какъ-то на одномъ журналѣ помѣтку: "дозволено цензурою", онъ просилъ объяснить ему значеніе этой надшиси. Я сообщилъ ему общія свѣдѣнія по этому предмету. Ва

силь Кирилловичь внимательно слушаль меня и задумчиво проговориль:

- Вотъ оно на что придумана цензура... Только, знаете, цензура бываеть не только на то, что печатается, а и на то, что на словахъ высказывается.
  - Какъ такъ?--спрашиваю я Кудряша.
- А такъ, что если при разговоръ примърно скажутъ: "цыцъ!" то вотъ это и будетъ уже цензура.

Я невольно разсмёнлся.

Дъло происходило въ субботу, и я, тогда же выъзжая изъ станицы на хуторъ, пригласилъ Василія Кирилловича пріъхать ко мнѣ на другой день. Но Кудряшъ не пріъхалъ. Время было рабочее, и я полагалъ, что ему помѣшало хозяйство побывать у меня.

Между тъмъ въ мое отсутствие въ станицъ заварилась цълая исторія, взволновавшая казаковъ. Дъло происходило такъ.

У Кудряша быль пріятель пластунь, отпущенный командиромь батальона, какъ одиночка, на короткую побывку домой. Трехдневное пребываніе на дому пластуна, какъ нарочно, совпало съ послъдними тремя днями того срока, съ котораго Кудряшъ предложиль сходу начать сънокошеніе. Вышло такъ, что пластунь, отпущенный въ трехдневный отпускъ для сънокошенія, не могъ заготовить на зиму корма, не нарушивши постановленія схода, такъ какъ былъ бъднякъ и дома у него была одна жена съ малольтними дътьми. Посовътовавшись съ Василіемъ Кирилловичемъ, онъ ръшилъ однако косить траву раньше назначеннаго срока, разсуждая, что все одно — болье трехъ дней онъ не будеть косить, тогда какъ другимъ предоставлено косить двъ недъли. Случай быль самъ по себъ настолько исключительный, что пластуну никто не поставилъ въ вину нарушение имъ приговора, а многие и совсъмъ не обратили на это вниманія. Въ теченіе двухъ недель жена пластуна успъла перевести нъсколько копенъ съна къ себъ во дворъ.

Вдругъ про это узнаетъ станичный атаманъ. Посовътовавшись съ писаремъ и воротилами схода, онъ ръшилъ "подложить свинью" Кудряшу. Въ воскресенье внезапно онъ велълъ барабанщику бить въ барабанъ для созыва схода. Время было рабочее, многіе находились въ степи, сходъ собрался малочисленный, преимуще-

ственно изъ сторонниковъ атамана. Явился на сходъ и Кудряшъ вмъсто того, чтобы ъхать ко мнъ на хуторъ. Но станичный атаманъ почему-то медлилъ открытіемъ схода. Василь Кирилловичъ. наскучивши стоять безъ дъла, любезно спросилъ атамана:

- Въ чемъ буде діло, Кирилло Ефимовичъ?
- A въ томъ, сказалъ атаманъ, что вашъ приговоръ ваши-жъ пріятели нарушають.
  - Якій приговоръ? Які пріятели?—недоумъваль Кудряшъ.

Атаманъ передаль сходу случай нарушенія приговора пластуномъ и просиль разрішенія забрать въ станичное правленіе то сівно, которое перевезла къ себі во дворъ жена пластуна.

Василь Кирилловичь только руками всплеснуль и началь горячо отстаивать интересы пластунихи. Съ свойственною ему убъдительностью онъ указаль на то, что такое распоряжение шло бы въ разръзь съ приговоромъ, такъ какъ и само постановление было сдълано въ защиту интересовъ бъдияковъ. Атаманъ хорошо видълъ, что, несмотря на обилие сторонниковъ, Кудряшъ могъ поколебать сходъ, и поэтому, перебивая Кудряша, обратился къ сходу:

- Такъ какъ же, господа? Прикажите сіно забрать?
- Забрать! Забрать! закричали приспъшники атамана.

Василь Кирилловичъ съ укоромъ обратился къ станичному атаману:

- Що вы робите!—заговориль онъ.—Вѣдь вы разоряете бідну козачку!
- Я по закону поступаю, по закону!—горячился атаманъ.— А вы сами нарушаете свой приговоръ и стараетесь, якъ бы громаду за нісъ провести.
- Хто жъ, господа, въ нашій громаді самый носатый, що би мні лучче було за нісь его ухватить? не утерпъль Кудряшъ, чтобы не подтрунить надъ носатымъ атаманомъ.

Кое-кто на сходъ прыснулъ, понявши намекъ Кудряша. Атаманъ побагровълъ.

- Какъ вы сміете насміхаться надо мною, заговориль онъ взволнованно, я— отаманъ вашъ!
- Извините, господинъ отоманъ, невозмутимо проговорилъ Кудряшъ. —Я словомъ обмилився. Я хотівъ сказать: кто у насъ самый усатый, а не носатый.

Но туть уже не выдержали самые серьезные люди, и на сходъ нослышался всеобщій смъхъ. Дъло въ томъ, что станичный атаманъ обладаль громаднійшимъ крючковатымъ носомъ и совсьмъ не имъль усовъ. Острота пришлась по вкусу всъмъ, и немногіе могли удержаться отъ смъха.

Станичный атаманъ дрожалъ отъ злобы. Какъ только стихъ смъхъ, онъ приказалъ стоявшему рядомъ съ нимъ помощнику:

- Скажіть поштарямъ, шобъ поіхали и забрали сіно у пластуняхи.
- Какъ вы сміете обіжать бідну женщину?—заговорилъ Кудрямъ.
- Молчать!—крикнуль атаманъ.—Я прикажу підъ аресть взять васъ.
- По какому бъ то праву?—спросилъ спокойно Кудряшъ.— Не потому ли, что я это имъю?—и Василь Кирилловичъ гордо указалъ на свои георгіевскіе кресты.—Ни, господинъ отаманъ, руки коротки у того...

Но атаманъ не далъ договорить Кудряшу и приказалъ помощнику взять урядника и посадить въ холодную — за безчинство на сходъ и неповиновеніе.

Василь Кирилловичъ попалъ въ кутузку и просидъль въ ней 7 дней.

Въ рабочую лътнюю пору совсъмъ не проникли ко мнъ на хуторъ слухи о случать съ Кудряшемъ, и поэтому, когда въ слъдующее воскресенье Василь Кирилловичъ прітхалъ ко мнъ, я спросиль его:

- Гдъ это вы, Василь Кирилловичь, были?
- Подъ цензурою! отвътилъ Кудряшъ и передалъ подробности случившагося съ нимъ происшествія.

Ф. Щербина.

## Ошибка сената.

Въ 1882 году министръ внутреннихъ дълъ, гр. Толстой, "въ виду исключительныхъ обстоятельствъ того времени", вошелъ въ комитеть министровь съ представленіемъ, въ которомъ доказываль необходимость усилить административное воздействие на печать. Гр. Толстой находиль, что "объявление изданию перваго и второго предостереженія не составляеть само по себ'є мізры карательнаго свойства, такъ какъ оно не пріостанавливаеть изданія; воспрещеніе розничной продажи им'веть нер'вдко своимъ посл'вдствіемъ, какъ показываетъ опытъ, увеличеніе числа подписчиковъ изданій, подвергшихся подобнаго рода взысканію, а наиболье строгая мыраобъявление третьяго предостережения, съ временнымъ пріостановленіемъ изданія, нисколько не обезпечиваеть правительство въ томъ, что возобновившееся, послѣ пріостановки, изданіе существенно измънить то вредное направленіе, за проявленіе котораго оно подверглось каръ" \*). На этомъ основани предложены были нъкоторыя новыя "міры карательнаго свойства", не предусмотрівнныя ни закономъ 6 апръля 1865 года, ни позднъйшими, дополнительными правительственными распоряженіями. Страннымъ образомъ въ перечнъ каръ, которымъ до 1882 года подвергалась періодическая печать, гр. Толстой упустиль одну, дъйствительно, наиболъе строгую: послъ третьяго предостереженія газета и журналь и въ то время могли подвергнуться не

<sup>\*)</sup> Историческій обзоръ діятельности комитета министровъ. Томъ четвертый. Изданіе канцеляріи комитета министровъ. Спб. 1902 г., стр. 444 и слід.

только временной пріостановкі, по и прекращенію навсегда. Это постановленіе закона не оставалось пустою угрозой, а примінялось на практикі. Такъ, въ шестидесятыхъ годахъ была прекращена аксаковская Москва и еще поздніве—за три, за четыре года до изложеннаго представленія—Русское Обозриніе. Быть можеть, пропускъ въ представленіи гр. Толстого объясняется тімъ, что закрытіе повременныхъ изданій, выходящихъ безъ предварительной цензуры, по закону 6 апріля 1865 года предоставляется первому департаменту Правительствующаго Сената. Министръ же внутреннихъ діль, ссылаясь на "исключительныя обстоятельства", стремился и въ этомъ отношеніи усилить власть надъ печатью именно активной администраціи и разумінь подъ административными карами только ті, которыя всеціло отъ нея зависять.

Какъ бы то ни было, комитетъ министровъ пошелъ навстръчу желанію министра внутреннихъ дёлъ. Высочайше утвержденнымъ 27 августа положеніемъ комитета введенъ рядъ новыхъ стіснительныхъ для печати правилъ и, между прочимъ, административнымъ властямъ открыта возможность прекращать газеты и журналы не только на срокъ, а и безсрочно или навсегда. Впредь до измъненія въ законодательномъ порядкъ дъйствующихъ постановленій о печати, вопросы о совершенномъ прекращеніи повременныхъ изданій, выходящихъ какъ подъ предварительпою цензурой, такъ и безъ нея, или о пріостановкѣ ихъ безъ опред'вленія срока, съ воспрещеніемъ редакторамъ и издателямъ быть впоследствіи редакторами или издателями какихъ-либо другихъ періодическихъ изданій, предоставляются съ 1882 года совокупному обсужденію и ръшенію министровъ внутреннихъ дълъ, народнаго просвъщенія и юстицін и оберъ-прокурора святьйшаго синода, при участін сверхъ того и тъхъ министровъ и главноуправляющихъ, которыми возбуждаются подобные вопросы.

Это временное правило вошло въ дъйствующій уставъ о цензуръ и печати, въ видъ примъчанія къ ст. 148, въ которой излагается порядокъ закрытія безцензурныхъ изданій по закону 6 апръля 1865 года. Едва ли какая-нибудь изъ статей нашего цензурнаго устава пользуется большей извъстностью въ публикъ, чъмъ это примъчаніе. Причина такой популярности, конечно, —все учащающієся случаи примъненія его на практикъ. Въ восьмидесятыхъ

годахъ, при гр. Толстомъ, коллегіей изъ трехъ министровъ и синодальнаго оборъ-прокурора закрыты навсегда семь изданій: въ 1883 г.—Московскій Телеграфъ, въ 1884 г.—Отечественныя Записки, въ 1885 г.—Свиточь, Здоровье и Дроэба, въ 1886 г.—Заря и въ 1889 г.—Сибирская Газета. Затъмъ наступилъ шестилътній перерывъ въ примъненіи этой кары, но въ наше время она снова вошла въ употребленіе. Начиная съ 1895 года, ей подверглось десять изданій: на каждый годъ этого періода приходится въ среднемъ по одному прекращенному изданію. Только въ 1896 и 1903 году не было случаевъ закрытія газеты или журнала названной коллегіей, за то въ 1899 и 1904 гг.—ихъ было по два. За Русской Жизнью, закрытой въ 1895 году, послъдовали Новое Слово (1897), Ардзагангъ (1898), Начало и Русскій Трудъ (оба изданія въ 1899 г.), Стверный Курьеръ (1900), Жизнь (1901), Россія (1902), Русская Земля и Квали (оба изданія въ 1904 г.).

Разсматривая этотъ длинный списокъ, не трудно убъдиться, что крайняя міра административнаго воздійствія на печать примъняется къ изданіямъ, весьма несходнымъ по направленію. Что общаго, въ самомъ дълъ, между Отечественными Записками и, положимъ, Россіей, между Ардзагангомъ и Русской Жизнью, кромъ общей печальной участи? Не странно ли, что въ одинъ и тотъ же годъ эта кара постигаетъ марксистское Начало и шараповскій Pусскій Tру $\partial v$ ? Вс $\dot{v}$  эти направленія считаются, однако, настолько вредными, что для воздействія на органы, представлявшіе ихъ въ печати, наша администрація зачастую не находить въ богатомъ арсепалъ административныхъ каръ другого средства, кромъ взысканія, установленнаго при "исключительных» обстоятельствахъ" въ качествъ мъры временной, чрезвычайной. Дъйствительно, напр., безцензурныя изданія, навлекшія на себя эту кару, въ большинствъ случаевъ не получили раньше ни одного предостереженія, и вкоторыя изъ нихъ имъли не болъе двухъ предостереженій и, слъдовательно, не подвергались еще менъе суровой каръ - временной пріостановкъ, и только одно изданіе было закрыто навсегда послъ третьяго предостереженія, во время вызванной имъ пріостановки на срокъ. Иначе говоря, только одно изъ десяти безцензурныхъ изданій, окончательно прекращенныхъ по распоряженію коллегіи изъ трехъ министровъ и оберъ-прокурора синода было закрыто съ соблюдениемъ важивищаго изъ условий, предписываемыхъ на этотъ случай закономъ 6 апръля 1865 года.

Лостигаеть ли цъли такая система "усиленняго" административнаго воздействія на печать, — мы оставляемь этоть вопрось въ сторонъ. Можно только замътить, что многочисленность случаевъ примъненія исключительно суровой мъры служить плохой рекомендаціей дъйствительности ея. Но, будучи весьма сомнительной съ точки эрвнія целесообразности, можеть ли она считаться законной? Можно ли признать, что для новой инстанціи, на которую съ 1882 года возложено обсуждение и ръшение вопроса объ окончательномъ прекращении газетъ и журналовъ, не обязательно требованіе закона 6 апръля о предостереженіяхъ? Можно ли думать, что правила 27 августа 1882 г. оставили въ силъ систему предостереженія только на случай наложенія менте суровой кары и лишили безцензурную печать возможности быть предувъдомленной объ угрожающей каръ въ тъхъ случаяхъ, когда дъло идеть о самомъ существованіи изданія? Такое рішеніе вопроса грішило бы непоследовательностью, но такъ какъ разсматриваемая временная мфра предлагалась "въ виду исключительныхъ обстоятельствъ", принятіе ея нельзя считать совершенно невозможнымъ. Въ настоящее время, однако, представляется вопросъ не о томъ, ногла или не могла двадцать леть назадь последовать полная отмъна извъстной статьи закона 6 апръля, а только вопросъ, -была ли эта статья отмънена на самомъ дълъ. По нашему мнънію, этотъ вопросъ разръщается отрицательно.

Простое сопоставление стараго закона съ новъйшимъ временнымъ постановлениемъ обнаруживаетъ, что послъднее касается лишь части содержания перваго и по этой причинъ не служитъ замъной ему, а лишь отчасти его измъняетъ. Въ самомъ дълъ, правила 27 августа создаютъ новую инстанцію для ръшенія этихъ дълъ и уполномочиваютъ ее прекращать не только безцензурныя изданія, но и подцензурныя. Но ни то обстоятельство, что извъстная кара будетъ налагаться на безцензурныя изданія другимъ учрежденіемъ, ни то, что той же каръ съ даннаго момента можетъ подвергаться и другой разрядъ изданій, само по себъ не предполагаетъ перемъны въ условіяхъ, при наличности которыхъ по закону 6 апръля только и можетъ быть возбужденъ

вопросъ о закрытін повременнаго изданія, выходящаго безъ предварительной цензуры. Законъ 6 апрѣля опредѣленно указываеть эти условія: временная пріостановка послѣ третьяго предостереженія и представленіе министра внутреннихъ дѣлъ въ рѣшающую инстанцію объ окончательномъ прекращеніи изданія. Оба эти условія можно было бы считать отиѣненными временными правилами 27 августа только въ томъ случаѣ, если бы въ положеніи комитета министровъ было прямо указано, что они отиѣняются, либо, по крайней мѣрѣ, если бы былъ установленъ новый порядокъ, при которомъ соблюденіе требованій закона 6 апрѣля представлялось бы невозможнымъ. Но ни того, ни другого въ положеніи 27 августа, однако, пѣтъ.

Такое толкованіе, соотв'ютствуя буквальному смыслу какъ ст. 148, такъ и примъчанія къ ней, вполнъ совпадаеть и съ общимъ смысломъ постановленій устава о цензурѣ и печати. Этоть уставъ,говоря словами одного изъ опредъленій перваго общаго собранія Правительствующаго Сената (отъ 27 ноября 1898 и 26 марта 1899 г.\*), "изъемлетъ изъ въдънія администраціи частно-гражданскія отношенія, вытекающія изъ права собственности издателя на повременное изданіе (ст. 122 и др.), а прекращеніе его допускаеть лишь въ особомъ порядкъ, по распоряжению перваго департамента Правительствующаго Сената, на основаніи ст. 138 уст. ценз. Хотя дъйствіе постановленій устава о цензуръ какъ по тому, такъ п по другому предмету временно пріостановлено, впредь до пересмотра устава въ законодательномъ порядкъ, Высочайшими повелъніями, именно: въ 1882 г. состоялось изложенное въ примъч. къ ст. 148 уст. ценз. Высочайшее повельніе о прекращеніи повременных в изданій по коллегіальному рішенію министровъ внутреннихъ діль, народнаго просвъщенія, юстиціи и оберъ-прокурора святьйшаго синода совмъстно съ министромъ, возбудившимъ вопросъ, а засимъ 28 марта 1897 г. послъдовало Высочайшее повельние о передачъ періодическихъ изданій отъ одного издателя къ другому не иначе, какъ съ разръшенія министра внутреннихъ дълъ, -- однако, оба

<sup>\*)</sup> Равъяснения перваго общаго собрания Правительствующаго Сената и Государственнаго Совъта. Составиль бар. Нолькень, юрисконсульть мин. костиции. Спб. 1901, стр. 586.

упомянутыя узаконенія, внося лишь частичное изм'вненіе въ д'в'йствіе правилъ устава цензурнаго о періодической печати, не изм'вняють существа установленнаго въ закон'в различія между отношеніями издательскими, частно-гражданскими, и редакторскими, литературно-политическими". Но само собою разум'вется, что "частичному изм'вненію" не можеть быть дано распространительное толкованіе въ ущербъ общему началу. Поэтому, если постановленія цензурнаго устава и пріостановлены, то лишь постольку, поскольку это прямо оговорено во временныхъ правилахъ. Посл'вднія, какъ мы вид'вли, по отношенію къ безцензурнымъ изданіямъ не вносять въ законъ 6 апр'вля 1865 г. ничего новаго, кром'в изм'вненія р'вшающей инстанціи.

Къ сожальнію, Правительствующій Сенать сошель съ этой точки зрвнія въ томъ единственномъ случав, когда до него дошло двло о неправильномъ примъненіи прим. къ ст. 148 уст. о ценз. и печ. Въ 1899 повъреннымъ издателя Новаго Слова, присяжнымъ повъреннымъ А. А. Никоновымъ, былъ предъявленъ къ министрамъ внутреннихъ дълъ, народнаго просвъщенія и юстиціи и къ оберъпрокурору святышаго синода искъ объ убыткахъ, причиненныхъ издателю прекращеніемъ, по распоряженію отв'ятчиковъ, его журнала, безъ предварительнаго объявленія ему трехъ предостереженій \*). Въ объяснени на исковое прошение министръ юстиции и оберъпрокуроръ синода указали, между прочимъ, что принятая въ отношеніи журнала міра удостоилась Высочайшаго одобренія. Въ виду этого повъренный истца, еще до разбора дъла, отказался отъ иска, но предъявилъ къ тъмъ же лицамъ новый искъ объ убыткахъ, причиненныхъ истцу несвоевременнымъ объявлениемъ ему и неопубликованіемъ въ Правительственном в Въстники о томъ, что на прекращеніе журнала Новое Слово воспосл'ядовало Высочайшее соизволеніе. Этотъ искъ разсматривался въ 1900 году въ соединенномъ присутстви 1 и гражданскаго кассаціоннаго департаментовь и въ 1903 году, по апелляціонной жалобъ истца, въ общемъ собраніи кассаціонныхъ и перваго департаментовъ. Соединенное присутствіе въ искъ отказало, а затъмъ, опредъленіемъ общаго собранія, и апелляціонная жалоба истца была оставлена безъ послъдствій. Мотивы, на

<sup>\*)</sup> Hpano, 1899 r., № 52, 1901 r., № 1 m 1903 r., № 7.

которыхъ основано такое рѣшеніе вопроса, пока не опубликованы. Но въ печати появилось обстоятельное изложеніе доводовъ какъ истца, такъ и отвѣтчиковъ. Повидимому, Сепатъ согласился съ мнѣніемъ послѣднихъ, но основательность соображеній, высказанныхъ въ объясненіи оберъ-прокурора синода и министра юстиціи, тѣмъ не менѣе, подлежитъ, какъ мы увидимъ, большому сомнѣнію.

Присяжный повъренный Никоновъ доказывалъ въ своемъ исковомъ прошеніи, что положеніе 27 августа 1882 г., передавая право совершенно прекратить безцензурныя изданія особой коллегіи, "не отмънило ст. 148, въ которой излагаются общія условія возможмости прекращенія изданій. Такое толкованіе закона 1882 г.,—говорить истецъ, — вытекаетъ изъ его буквальнаго смысла, соотвътствуеть общему принципу юридической герменевтики, согласно которому всякій ограничительный законъ, какимъ несомнънно является законъ 1882 г., долженъ быть толкуемъ какъ можно уже". Отвътчики въ своемъ объясненіи, напротивъ, доказываютъ, что съ изданіемъ положенія 27 августа "утратили всякую силу и всъ тъ правила, которыми по ст. 148 обусловливалось прекращеміе повременныхъ изданій". Такимъ образомъ, споръ между сторечами сосредоточился на томъ именно вопросъ, обсужденію котораго посвящена настоящая статья.

Прежде всего министръ юстиціи и оберъ-прокуроръ святвищаго синода дълають экскурсію въ область мотивовъ, побудившихъ правительство издать временныя правила 1882 г. "Бывали случаи, -- пишутъ они, -- когда въ повременномъ изданіи, не получивпемъ ни одного предостереженія, появлялись статьи съ крайне вреднымъ направленіемъ, идущимъ въ разрізъ съ основами нашей государственной жизни и коренными началами общежитія. Во всьхъ этихъ случаяхъ органы власти, наблюдающей за прессой, были поставлены въ необходимость ограничиваться объявленіями издателю одного лишь предостереженія и не могли прибъгать къ болье рышительнымъ мырамъ для предупреждения самой возможности распространенія подобнымъ изданіемъ вредныхъ идей въ будущемъ. Отсутствіе действительныхъ способовъ воздействія ва дечать въ особо выдающихся случаяхъ злоупотребленія печатнымъ словомъ не соотвътствовало ни государственнымъ, ни общественнымъ интересамъ, ни задачамъ правительства по надзору за прес-

сой". Можно ли видеть въ этихъ соображеніяхъ изложеніе мотивовъ, по которымъ въ дъйствительности комитетъ министровъ приняль въ 1882 году известную мёру, или должно смотреть на это мъсто письменнаго объясненія Н. В. Муравьева и К. П. Побъдоносцева, какъ на ихъ догадку о въроятныхъ мотивахъ временной мъры 1882 года, -- мы не знаемъ. Но нельзя не удивиться высказанному здісь мивнію, будто до 1882 г. правительство не располагало "дъйствительными способами воздъйствія на печать въ особо выдающихся случаяхъ злоупотребленія печатнымъ словомъ". Въ дъйствительности законъ открываетъ власти, наблюдающей за прессой, полную возможность самымъ решительнымъ образомъ противодъйствовать распространенію произведеній печати, "идущихъ въ разръзъ съ основами нашей государственной жизни и коренными началами общежитія". На основаніи ст. 147 уст. о ценз. и печ., въ тъхъ чрезвычайныхъ случаяхъ, когда, по значительности вреда, предусматриваемаго отъ распространенія противозаконнаго сочиненія или повременнаго изданія, наложеніе ареста не можеть быть отложено до судебнаго приговора, сов'ту главнаго управленія по дізламъ печати и цензурнымъ комитетамъ предоставляется право немедленно останавливать выпускъ въ свъть этого сочиненія, витстт съ темъ возбуждая судебное преследованіе противъ виновныхъ. Ст. 61 того же устава угрожаеть такою же отв'ьтственностью издателямъ и редакторамъ подцензурныхъ повременныхъ изданій, "ежели въ нихъ окажутся сочиненія, по своему прямому содержанію или по косвеннымъ намекамъ", принадлежащія нь разряду техь, о которыхь говорять вь своемь объясненіи министръ юстиціи и синодальный оберъ-прокуроръ. Въ этихъ "особо выдающихся случаяхъ злоупотребленія печатнымъ словомъ" авторы, редакторы и издатели могуть быть подвергнуты по суду тяжкимъ уголовнымъ карамъ: имъ угрожаетъ тюрьма, въ иныхъ случаяхъ-ссылка, даже каторга, а повременное изданіе, въ которомъ появились сочиненія, заключающія въ себв "преступное обнаружение мысли", можеть быть запрещено судомъ на срокъ, какой онъ найдетъ нужнымъ, или даже совершенно прекращено. Но и не прибъгая къ содъйствію суда, администрація была въ состояни и до 1882 г. принять, въ случав надобности, болъе ръшительныя мъры, нежели предостережение. Ст. 149 уст. о ценз., основанная на законъ 7 іюня 1872 года, разръшаеть министру внутреннихъ дълъ задерживать нумера безцензурныхъ изданій, выходящихъ ръже одного раза въ недълю, если онъ признаеть распространеніе ихъ "особенно вреднымъ", и представлять о воспрещеніи выпуска ихъ въ свъть на окончательное разръшеніе комитета министровъ. Можно ли въ виду всего этого говорить объ отсутствіи дъйствительныхъ способовъ воздъйствія на печать даже въ "особо-выдающихся" случаяхъ.

Не сильнъе доводы авторовъ объясненія и въ пользу миънія ихъ, что съ изданіемъ временныхъ правиль 27 августа утратили силу всъ требованія, которыми постоянный законъ обусловливаетъ окончательное прекращеніе безцензурнаго повременнаго изданія.

Отличіе новаго порядка отъ прежняго министръ юстиціи и оберъ-прокуроръ Святъйшаго Синода видять, во-первыхъ, въ измъненіи ръщающей инстанціи, противъ чего никто не спорить; во-вторыхъ, въ распространеніи такой крайней міры, какъ прекращеніе навсегда, на подцензурныя изданія, что тоже не возбуждаеть никакихъ сомненій, и, въ-третьихъ, въ томъ, что, "согласно прежде дъйствовавшему порядку, возбуждение вопроса о совершенномъ прекращени повременнаго изданія зависьло исключительно отъ усмотренія министра внутреннихъ дель, закономъ же 1882 года право возбужденія этого вопроса предоставлено каждому министру и главно-управляющему отдёльной частью". Ниже мы увидимъ, что это третье отличіе новаго порядка оть стараго составляеть плодъ недоразуменія. Но допустимъ на минуту, что законъ измъненъ и въ этомъ отношеніи. Можно ли всетаки согласиться съ авторами объясненія, что на ряду съ этими прямо указанными въ Положеніи 27 августа частичными изміненіями, "само собою разум'вется", потеряли силу всів остальныя правила, которыми ст. 148 обусловливаеть прекращение повременныхъ изданій? Откуда берется убъжденіе, что если временно пріостановдено действіе трехъ требованій закона, то темъ самымъ отмънено и четвертое, что, если не сенать рышаеть дыло о прекращеніи изданія и не одинъ только министръ внутреннихъ дівль можеть возбудить вопрось объ этомъ, то, "само собою разумъется", и предварительное объявленіе трехъ предостереженій становится необязательнымъ? Почему, если объектомъ кары становится подцензурное изданіе, не получающее предостереженій, то, "само собою разум'вется", можеть быть закрыто безъ предостереженія и безцензурное изданіе? Въ логичности своихъ заключеній авторы объясненія пытаются уб'вдить, доказывая, что точное соблюденіе правила о трехъ предостереженіяхъ "привело бы къ непримиримымъ противор'вчіямъ" на практикъ.

Посмотримъ, каковы эти доказательства. "Такъ, напр., ст. 148 уст. ценз., указывающая лишь тв условія, при которыхъ можеть последовать окончательное прекращение изданія, очевидно, --пишутъ Н. В. Муравьевъ и К. П. Победоносцевъ, — не можеть имъть примъненія въ случаяхъ, когда въ силу позднъйшаго закона изданіе не прекращается, а лишь безсрочно пріостанавливается, съ воспрещеніемъ редактору и издателю редактировать и издавать впоследствіи какія-либо періодическія изданія. Вследствіе этого, если допустить, что правило, выраженное въ ст. 148 уст. ценз., обязательно и въ настоящее время, то оказалось бы, что простое прекращеніе повременнаго изданія можеть послідовать не иначе, какъ по предварительномъ объявленіи изданію трехъ предостереженій, а болье суровая въ сущности мера, заключающаяся въ безсрочномъ пріостановленіи изданія, соединенномъ съ нъкоторыми ограниченіями правъ редакторовъ и издателей, можеть быть налагаема и на такія изданія, которымъ не было объявлено ни одного предостереженія". Прежде всего-какая изъ двухъ каръ суровве: "простое" ли прекращеніе изданія, когда издатель и редакторъ, теряя все въ настоящемъ, сохраняють надежду, что въ будущемъ министръ внутреннихъ дъль разръшитъ имъ другое изданіе; или безсрочная пріостановка, не лишающая возможности передать изданіе въ другія руки, но лишающая надежды на будущую благосклонность министра, ибо онъ и самъ вмъсть съ издателемъ и редакторомъ терпить "нъкоторыя ограниченія правъ — именно своего дискреціоннаго права разръшить граждански правоспособнымъ лицамъ изданіе газеты или журнала?

Ответить на этотъ вопросъ, кажется, такъ же мудрено, какъ и на предложенный однимъ изъ героевъ Островскаго: что лучше—ждать и не дождаться, или иметь и потерять? Но, допустимъ, что безсрочная пріостановка суровее "простого" прекращенія.

Устранятся ли "непримиримыя противоръчія" на практикъ, если признать на этомъ основаніи необязательнымъ предварительное объявленіе трехъ предостереженій въ случав окончательнаго прекращенія безцензурнаго изданія, по распоряженію особой коллегія? Конечно, нъть, потому что срочная, не болье, какъ на шесть мъсяцевъ, пріостановка безцензурнаго изданія всетаки можеть последовать не прежде третьяго предостереженія. Следовательно, толкованіе, предлагаемое Н. В. Муравьевымъ и К. П. Поб'вдоносцевымъ, ведеть къ тому самому "непримиримому противоречію", котораго они хотели бы избежать. Более суровая кара налагается безь предупрежденія, тогда какъ оно требуется для наложенія менве суровой. Съ другой стороны, при существовании системы предостереженій объ угрожающихъ безцензурному изданію карахъ, представляется далеко не безспорнымъ предположение, будто бы безсрочная пріостановка, по распоряженію особой коллегіи, не должна быть предварена, на общемъ основаніи, тремя предостереженіями. Напротивъ, и этотъ вопросъ решается скоре въ утвердительномъ смыслъ, и только такое ръшение можетъ устранить "непримиримое противоръчіе" въ порядкъ наложенія взысканій на безцензурныя повременныя изданія.

Другой доводъ авторовъ объясненія сводится къ слідующему. Временныя правила 27 августа, въ противоположность ранбе дъйствовавшимъ постановленіямъ, дозволяють прекращеніе подцензурныхъ изданій. "Если признать, однако, что и въ настоящее время прекращеніе изданія, -- говорять министрь юстиціи и синодальный оберъ-прокуроръ, -- можеть последовать не прежде, какъ по объявленіи издателю трехъ предостереженій, то оказалось бы, что установленная закономъ 1882 года мъра въ дъйствительности никогда не можеть быть примъняема къ подцензурнымъ изданіямъ, такъ какъ ни въ силу упомянутаго закона, ни на основани прежде дъйствовавшихъ правилъ предостереженія ни въ какомъ случаъ не могуть быть объявляемы подобнымъ изданіямъ". Дійствительно, подцензурнымъ изданіямъ предостереженія не даются. Отвътственность за содержание ихъ, въ цензурномъ отношени, не можетъ лежать ни на издатель, ни на редакторь. Поэтому прекращенію подцензурныхъ повременныхъ изданій въ административномъ порядкъ трудно найти какое-либо оправданіе. Допуская такую мъру,

справедливо было бы, во всякомъ случав, примвнительно къ ст. 180 уст. ценз., установить хотя бы вознаграждение издателя за понесенный убытокъ. Для такого вознагражденія, по смыслу действующаго цензурнаго устава, нътъ мъста только въ тъхъ случаяхъ, когда въ содержаніи напечатаннаго съ дозволенія цензуры сочиненія судъ найдеть одно изъ тіхь преступленій печати, о которыхъ упоминается въ ст. 61 уст. о ценз. Если темъ не менъе, въ силу временныхъ правиль 27 августа, подцензурныя изданія прекращаются безъ соблюденія этихъ требованій справедливости, не гарантированныхъ имъ закономъ, -- изъ этого еще нельзя сдёлать выводъ, что и безпензурныя изданія должны быть лишены принадлежащаго имъ по закону права быть предувъдомленными объ угрожающей опасности. Установивъ для подцензурныхъ изданій кару, не обусловленную предостереженіями, комитеть министра, конечно, поставилъ подцензурную печать въ особенно тяжелое положение. Но изъ этого вовсе не следуеть, что и безцензурная печать должна быть поставлена въ тв же неблагопріятныя условія. Разсуждая такъ, какъ разсуждають авторы объясненія, можно, пожалуй, придти къ заключенію, что при существованіи подцензурной печати не могуть быть по закону разръшаемы изданія безъ предварительной цензуры, ибо освобождение оть нея составляеть безспорное удобство, а разъ имъ не пользуются одни органы, его должны быть лишены и другіе. Ошибка авторовъ объясненія въ данномъ случать вытекаеть изъ неправильной заміны болье узкаго, видового понятія бол'ве широкимъ, родовымъ. Никто, кром'в нихъ самихъ, не говоритъ, что и въ настоящее время никакое издание не можеть быть прекращено безъ предварительного объявленія ему трехъ предостереженій, но утверждають, что, по закону, и нынъ сохранившему силу, этимъ обусловливается прекращеніе безцензурнаго изданія.

Третій доводъ министра юстиціи и оберъ-прокурора Синода, въ пользу защищаемаго ими взгляда, основывается на предположеніи, что положеніе 27 августа расширило "надзоръ за прессой, предоставляя не только министру внутреннихъ дѣлъ, но и всѣмъ вообще министрамъ, а также главноуправляющимъ отдѣльными частями право требовать прекращенія повременнаго изданія, проявившаго вредное направленіе". "Такая постановка надзора,—пи-

шуть далье, въ развитие той же мысли, авторы объясненія,—за повременными изданіями представляется, однако, несовивстной съ правиломъ, въ силу котораго изданія эти не могуть быть прекращаемы до объявленія изданію трехъ предостереженій. Согласно цензурному уставу, право объявленія предостереженій предоставлено исключительно министру внутреинихъ дълъ, а потому при точномъ соблюденін правила, выраженнаго въ ст. 148 уст. ценз., ни одинъ изъ министровъ или главноуправляющихъ не имълъ бы возможности заявить требованіе о прекращеніи вреднаго по направленію изданія, если съ своей стороны министръ внутреннихъ дълъ не сочтетъ нужнымъ объявить предварительно этому изданію три предостереженія". Въ основ'в всего этого разсужденія лежитъ глубокое недоразумение. Если допустить вместе съ авторами объясненія, что съ 1882 года къ надзору за прессой привлечены всв высшіе чины государственнаго управленія, то пришлось бы признать, что правила 27 августа пріостановили действіе ст. 1 устава о ценз. и печ., что завъдываніе дълами цензуры и печати уже болве не "сосредоточивается" въ министерствв внутреннихъ дълъ, подъ высшимъ надзоромъ министра. На самомъ дълъ Положеніе 27 августа не представило остальнымъ министрамъ и главноуправляющимъ никакихъ новыхъ правъ по надзору за печатью и не возложило на нихъ въ этомъ отношеніи никакихъ новыхъ обязанностей. Опредъляя составъ новой коллегіи, рышающей дыла о прекращеніи газеть и журналовъ, оно упоминаеть, правда, что въ эту коллегію входить и министръ, возбудившій вопросъ. Но отсюда еще вовсе не следуеть, что раньше подобные вопросы не могли быть возбуждаемы главами отдельных ведомствъ. Въ действительности, согласно ст. 338 учр. мин., высшему начальству всъхъ административныхъ въдомствъ и до 1882 г. принадлежало право, "въ случат замъченныхъ ими нарушеній по дъламъ печати", возбуждать вопросъ "о преслъдовани виновныхъ". Само собою разумъется, что это преслъдованіе могло совершиться лишь твми способами, которые въ то время были допущены закономъ. Съ другой стороны, надлежить отметить, что въ подобныхъ случаяхъ всв ведомства, согласно той же статье учрежденія министровъ, "обращаются" въ министерство внутреннииъ дълъ, "въ главное по сей части управленіе". Но и въ настоящее время "заявить требованіе" о прекращеніи вреднаго изданія министры не могуть помимо министерства внутреннихъ дёлъ. Для того же, чтобы возбужденный ими вопросъ поступиль на обсуждение коллегіи, нужно не только предварительное объявленіе изданію министромъ внутреннихъ дълъ трехъ предостереженій, но и его же, министра внутреннихъ дълъ, представление въ коллегию объ окончательномъ прекращени изданія. Министръ вправѣ не согласиться съ мивніемъ своего коллеги, онъ можеть ограничиться другою мітрою взысканія или даже вовсе не наложить на изданіе никакой кары. При всемъ томъ, требование ст. 184 уст. ценз., что дъла о совершенномъ прекращении изданій обсуждаются по представленіямъ министерства внутреннихъ д'влъ, никакъ нельзя считать отминеннымъ. Въ противномъ случай все цензурное дило неизбъжно превращается въ хаосъ "непримиримыхъ противоръчій". Если считать вибств съ авторами объясненія, что министры, возбуждая вопросъ, дъйствують помимо "главнаго по сей части управленія" и что ихъ требованіе подлежить обсужденію въ коллегіи, независимо отъ согласія на эту міру того министра, которому предоставлено "высшее наблюденіе" за цензурой и печатью, то нужно признать, что у насъ въ настоящее время существуеть, по крайней мъръ, пятнадцать самостоятельныхъ цензурныхъ въдомствъ. Главное управленіе государственнаго коннозаводства, въдомство императрицы Маріи, министерство земледълія, по этому толкованію, не въ меньшей мъръ, нежели министерство внутреннихъ дълъ, призваны завъдывать дълами печати и цензуры. Разница только въ томъ, что въ распоряжении министерства внутреннихъ дёлъ находится довольно разнообразный выборъ средствъ для воздействія на печать, у остальныхь же ведомствъ-только одно, но самое ръшительное. Слъдуя методу толкованія закона, столь удачно примъненному въ разсматриваемомъ объяснении министра юстиціи и синодальнаго оберъ-прокурора, не должны ли мы, однако, признать, что главное управленіе государственнаго коннозаводства имъетъ также право давать изданіямъ предостереженія. Если у него есть право созвать коллегію для обсужденія вопроса о закрытіи изданія, можно ли допустить, что оно не уполномочено осуществить міру, безь всякаго сомнівнія, меніве суровую? Не признать за нимъ этого права, значить впасть въ

"непримиримое противоръчіе" на практикъ: задумавъ прекратить какое-либо изданіе, глава любого віздомства можеть достигнуть цъли, хотя бы министръ внутреннихъ дълъ и не былъ согласенъ на эту мъру, но тотъ же сановникъ долженъ считаться съ мнъніемъ министра внутреннихъ цёль и даже вполнё положиться на его решеніе, когда дело идеть о такомъ сравнительно легкомъ взысканіи, какъ, напр., воспрещеніе розничной продажи на двъ недъли. Можно, наконецъ, опасаться за дальнъйшую судьбу многоразличныхъ мъръ административного воздъйствія на печать. Человъческія слабости свойственны въ нъкоторой мъръ и сановникамъ, свойственно имъ и стремление къ независимости и самостоятельности. Поэтому четырнадцать изъ пятнадцати отдёльныхъ вёдомствъ, призванныхъ у насъ съ 1882 г., по толкованію министра юстиціи и оберъ-прокурора Святівшаго Синода, къ надзору за печатью, пожалуй, предпочтуть всемь другимь мерамь, зависящимъ отъ министра внутреннихъ дёлъ, единственную, зависящую отъ нихъ самихъ.

Доводы, изложенные въ объяснени отвътчиковъ по дълу "Новаго Слова", не могуть быть признаны убъдительными. Къ сожальню, правительствующій сенать не воспользовался единственнымъ, представившимся ему за двадцать льть, случаемъ для того, чтобы возстановить истинный смыслъ постановленія, получившаго совершенно неправильное примъненіе на практикъ. Эта ошибка сената имъеть, безспорно, значеніе крупнаго факта въ нашей общественной жизни и, быть можеть, посодъйствуеть разрушенію нъкоторыхъ иллюзій.

Владиміръ Розенбергъ.

#### Опекунамъ слова.

Есть два коренныхъ предразсудка, которые очень распространены въ нашемъ обществъ и значительно препятствуютъ надлежащему пользованію лучшимъ изъ даровъ человъка, возвышающимъ его надъ "безсловесными тварями",—даромъ слова.

Первый изъ нихъ основывается на ошибочномъ представленіи, что давнее, и много разъ настойчиво, хотя до сихъ поръ безрезультатно, выражаемое пожеланіе "свободы слова" исключаеть отвътственность за возможныя злоупотребленія словомъ, ибо, дескать, злоупотребленія возможны во всемь. Защитники слова тщетно указывають, что отвътственность за проступки слова, -- оскорбленія личнаго свойства, нарушенія благопристойности, нескромное разглашеніе какихъ-либо тайнъ, частныхъ или государственныхъ, ложь, клевету, подстрекательство, словомъ-за всв предосудительныя по существу действія, которыя могуть совершаться при недобросовъстномъ пользовани словомъ, -- эта отвътственность, при явочной системъ, нормируется судебными инстанціями. Всякое произведеніе не только можеть быть изъято изъ обращенія, но не допущено къ обнародованію лишь подъ условіемъ, при задержаніи его, передать дело законнымъ порядкомъ на разсмотрение судебныхъ властей. Какимь же образомъ, при такомъ условіи, свобода слова можеть быть смешиваема съ произволомъ, когда явочная система есть лишь ограждение отъ произвола, съ распущенностью, съ безотвътственностью за какое бы то ни было нарушение обязанностей человъка передъ обществомъ? А такіе возгласы неодноиратно раздаются. Но изв'естно, что предразсудки темъ и сильны, что они не считаются съ аргументами логическаго порядка. затягивають и замедляють путь, какъ вязкая почва, размытая

дождемъ. Но есть, въдь, средство прекратить и безпутицу—хотя бы проложить шоссе. И предразсудки всякаго рода отнюдь, въдь, не абсолютно непреодолимы: они должны рано или поздно быть "затрамбованными" подъ дружнымъ натискомъ культуры и просвъщенія.

Другой предразсудокъ, имъющій за собой прошлое исторіи, но, при сложившихся условіяхъ—запросовъ и требованій именно культурной жизни, превращающійся въ грустный анахронизмъ, заключается въ мнѣніи, что опека надъ словомъ можетъ быть довърена одному какому-либо особому учрежденію, достаточно компетентному, чтобы служить въ этомъ дѣлѣ безапелляціоннымъ авторитетомъ.

Это мивніе я не разъ слышаль въ свои молодые годы. Исполнители-де могуть оказаться случайно не на высотв своего призванія, но важенъ самый принципъ: "Цензура есть опека сильнаго надъ слабымъ, разумнаго надъ неразумнымъ, просвъщеннаго надъ необразованнымъ человъкомъ, котораго надо исподволь подготовить къ усвоенію такихъ истинь и даже, вообще, такихъ свіздъній, гипотезъ, извъстій, которыя иначе могуть быть неправильно восприняты". Словомъ, имълась въ виду цъль педагогическая (взрослыхъ надъ взрослыми же). Всъмъ извъстные, безчисленные, какъ капли въ моръ, анекдоты изъ исторіи нашей цензуры, которая почти сплошь сводится къ анекдотамъ, - это-де невозвратное прошлое, при чемъ отдъльные случаи не опровергають принципа по существу. Сторонники "опеки", въ принятой у насъ формъ, ссылаются на сравнительную (именно лишь "сравнительную", но съ чъмъ устанавливается сравненіе?) свободу научныхъ изследованій, на льготы, предоставляемыя просвещеннымъ, и на необходимыя ограниченія для неподготовленныхъ.

И вотъ пришлось мив впервые, по постороннему двлу, познакомиться съ учрежденіемъ, которому приписывались такія высокія цвли руководительства, къ которому должно было предъявлять столь строгія требованія, что невольно приходило на мысль: какими же его служители должны быть всесторонне образованными, развитыми, умными и дальновидными людьми, чтобы оправдать ту огромную ответственность, которую они на себя беруть—думать за всёхъ и понимать за всёхъ, т. е. предугадывать, какъ что можеть

быть понято и воспринято!.. Случай оказался довольно любопытнымъ. Одинъ мой университетскій товарищъ, увлеченный, какъ и я въ ту пору, изследованіями средневековой старины и розыскомъ еще не изданныхъ произведеній старофранцузской литературы, въ которой искали нити всевозможныхъ культурныхъ вѣяній и наслоеній, напаль на одну действительно еще не изданную, французскую рукопись, случайно оказавіпуюся въ единственномъ сохранившемся спискъ XV-го въка въ Императорской публичной библіотек'в въ С.-Петербургь, и задумаль ее издать. Содержаніе ея не представляло особаго, самостоятельнаго интереса: это была просто "гадальная книга", -- собраніе стишковъ, пріуроченныхъ къ счету очковъ при игръ въ кости. Таковы наши "Соломоны", "Гадалки" и т. п. Тексть быль любопытень, главнымь образомь, по языку и какъ древивищій французскій образець этого типа произведеній. Мой пріятель снабдиль изданіе весьма обстоятельнымъ очеркомъ исторіи игры въ кости и обозрѣніемъ сходныхъ памятниковъ, устанавливающихъ общеніе между Западомъ и Востокомъ въ отладенныя эпохи. Печатаніе книги закончилось въ отсутствіе автора, который по семейнымъ обстоятельствамъ увхалъ на югь Франціи. Черезъ нізкоторое время получаю отъ него письмо съ просьбой справиться, что могло задержать выходъ книги, давно подписанной имъ къ печати? Навожу справки и съ немалымъ удивленіемъ узнаю, что книга не дозволена къ обращенію и подлежить уничтоженію!.. Миную подробности различных ходатайствь, но что же, въ концъ концовъ, оказалось: въ личномъ объяснении со мной нынъ уже покойный К-ховъ, бывшій предсъдателемъ цензурнаго комитета, сообщилъ мнъ, что книга не могла быть пропущена по двумъ обстоятельствамъ: во 1-хъ, она очень безиравственна, такъ какъ содержание гаданий сводится почти исключительно къ успъху или неудачамъ въ любви, иногда понятой очень реально; во 2-хъ, французскій тексть написанъ такимъ темнымъ, малопонятнымъ языкомъ, что, можетъ быть, это какой-нибудь условный языкъ съ предосудительными целями... Я такъ былъ озадаченъ, особенно вторымъ аргументомъ, что не могъ не замътитъ, что лицо, которому быль поручень докладь въ комитетъ, очевидно, не знаеть, что въ XV въкъ французскій языкь быль не тымь, каковъ онъ теперь. На это К-ховъ мнв ответиль, что "фран-

цузскій языкъ есть всегда французскій языкъ", что представившій докладъ---, высокообразованный человъкъ, превосходно владъющій французскимъ языкомъ", и что всв члены комитета съ нимъ согласны... Разумбется, я сообщиль этоть разговорь авторитетнымъ лицамъ, прося защиты не только слову, но истинъ, образованности, просвъщенному отнощенію къ дълу. Увы, лица, дъйствительно авторитетныя, мнв ответили, что они оть души посмвялись этому инциденту, и "анекдотъ" въ теченіе двухъ, трехъ недъль обощель "весь Петербургъ". Выразили свое сочувствіе-товарищъ министра и самъ министръ, но, подъ предлогомъ, что издатель - человъкъ болъе чъмъ обезпеченный, ничуть не заинтересованный въ сбыть книги, остановились, въ концъ концовъ, на полумъръ: ръшено было автору выдать 600 экземпляровъ, подъ письменнымъ обязательствомъ, что онъ не пустить книги въ продажу... Это запрещение осталось въ силъ и понынъ, а изложенный случай относится къ 1885-6 году.

Велико было мое "разочарованіе", послів всей этой исторіи, относительно правъ на опеку надъ словомъ учрежденія, которое, очевидно, брало на себя вполнъ непосильную задачу. Впрочемъ, трудно говорить о разочарованіи тамъ, гдв никогда не было очарованія: я только разсказаль о своемь первомь знакомствъ съ учрежденіемъ, претендующимъ быть у насъ чуть что не солью земли по обширности своихъ притязаній... Во мить больно отозвался и тотъ смъхъ, которымъ встрътили "люди науки" совершенное насиліе надъ словомъ, хотя бы поводъ быль самый невинный, безобидный во встхъ отношеніяхъ, кромт разоблаченія невтжества и неумъстной подозрительности тъхъ, которымъ поручалась опека надъ правильнымо пониманіемъ прочитаннаго; надъ невъжествомъ только посмѣялись, -- и даже лица, облеченныя властью, не сочли возможнымъ смыть это кричащее, особенно по своей безцівльности и безсмысленности, пятно въ исторіи русской образованности въ концъ XIX въка. Тутъ установилась какая-то круговая, непонятная солидарность, отнимающая у даннаго случая значеніе "отдільнаго факта". Если, по исключенію, оказываются довърчивые "ревнители", способные отстаивать лишенную жизне. способности форму, то въ положеніи оффиціальныхъ опекуновъ общества они, - въ томъ случав, конечно, если не страдаютъ

полной слепотой, -- до лжны чувствовать себя совершенно подавленными той громадной отвътственностью, которую они на себя принимають. Легко ли это — за всехъ думать, все знать, за всехъ отвъчать! Не будеть ли прямо-таки добросовъстные предоставить "опеку", если уже нельзя обойтись безъ опеки, въдънію самого общества, которое не есть врагъ себъ, при гарантіи судебныхъ инстанцій, могущихъ въ каждомъ сомнительномъ случав прибегнуть къ особой экспертизъ? Проступки слова могуть быть лишь проступкими и по намфренію, а таковые наказываются по общимъ законамъ страны. Проступки же противъ слова, въ особенности, когда ръшенія признаются безапелляціонными, заключають въ себъ большую опасность, такъ какъ они могуть оказаться и проступками противъ мысли, и противъ разума, и противъ правды, и противъ самыхъ святыхъ стремленій человъка. Первое условіе правильнаго мышленія есть свободное выраженіе процессовъ мысли; необходимость пріучать себя къ условнымъ формамъ выраженія есть уже нікоторое давленіе надъ совістью, н если въ общемъ сознании никакую мысль, когда за нею ея истинность, убить нельзя, - рано или поздно она всплываеть, то въ отдъльности могутъ быть совершены такія частичныя убійства въ томъ или другомъ индивидуумъ, при нарушеніи священнъйшаго права человъка-свободно мыслить и облегчить свою мысль въ словъ. Пусть даже такое насиліе надъ словомъ будеть невольнымъ, непредумышленнымъ, оно ложится тяжелой отвътственностью надъ "извлекающими мечи" для убіенія слова-мысли, ибо давно и совершенно върно сказано, что тотъ, кто убилъ, умеръ.

0. Батюшковъ.

# 0 томъ, какъ газета сама себя высѣкла.

Много леть г. Астрахань хлопоталь о второй газеть. Наконець, въ 1889 г., при благосклонномъ содъйствіи бывшаго губернатора князя Вяземскаго, газета была разрешена. Редакторъ ея М. И. Поповъ сгруппировалъ около редакціи нѣсколько "чужестранцевъ", въ числъ коихъ былъ и вашъ покорнъйшій слуга. Мы рьяно принялись за дъло и весьма скоро обратили на себя благосклонное вниманіе столичнаго органа — "Гражданина". Сей мужъ, дёлая выдержки изъ газеты "Астраханскій Въстникъ", сопровождаль ихъ громовыми комментаріями, кричаль "caveant consules!", указываль на то, что крамола разсълась теперь по окраинамъ и т. д. Въ этомъ сильно помогала "Гражданину" другая старвиная газета-"Астрах. Листокъ", съ г. Склобинскимъ во главъ. Послъдній быль не брезгливъ въ средствахъ борьбы съ конкуррентомъ и всячески помогаль "Гражданину". И воть, въ одно прекрасное время, губернаторъ князь Вяземскій, побывавъ въ Петербургі и вернувшись домой, вызваль издателя г. Зеленскаго и долго говориль съ нимъ "по душъ". Подробностей бесъды я не знаю, но результаты ея были таковы: издатель приходить въ редакцію, мрачный какъ ночь, собираеть сотрудниковь и говорить:

- Господа! Мы должны закрыться на два мъсяца!..
- Какъ такъ? Почему? Пріостановлены?
- Нізть. Но губернаторъ предложиль мніз такую альтернативу: нли закройте себя сами на два мізсяца, или я телеграфирую въ Петербургь, и тогда... тогда вась прикроють на 6, а можеть быть и навсегда...

— Невъроятная исторія! Это невозможно! Въ какое положеніе мы станемъ по отношенію къ подписчикамъ?!

Начался бурный совъть. Пусть закрывають законнымъ порядкомъ. Смерть — такъ смерть въ открытомъ бою, а не постыдное самоубійство!

- Быть можеть, еще и не закроють... Губернаторъ пугаеть...
- Господа! грустно оповъстилъ издатель, вотъ подлинныя слова губернатора: "я самъ хлопоталъ объ открытіи второй газеты, самъ выхлопочу и закрытіе ея, если вы сами себя не прикроете на два мъсяца... Господа! Князь все можетъ сдълать... Лучше ужъ закрыться самимъ"...

Надо сказать, что двое изъ "чужестранцевъ" имъли съ издателемъ контракты на два года съ неустойками съ объихъ сторонъ, и когда издатель началъ заговаривать о томъ, что губернаторъ еще "посовътовалъ" ему перемънить составъ редакціи, то у всъхъ насъ явилось подозръніе, что издатель "фокусничаетъ": ему хочется пойти болъе торнымъ путемъ, и потому-де онъ придумалъ всю эту странную исторію съ "самозакрытіемъ"...

На другой день вышель номерь газеты съ объявлениемъ отъ издателя: "По независящимъ обстоятельствамъ издание газеты прерывается на два мѣсяца" и больше ничего...

"Астрах. Въстникъ" самъ себя высъкъ!..

Послѣ этого издатель опять собралъ "чужестранцевъ" и сказалъ:

- Господа! Я не хотълъ васъ огорчать сразу, но теперь надо сказать все...
  - А именно?
- Губернаторъ приказалъ прикрыть газету на два мѣсяца и отказать всѣмъ вамъ отъ сотрудничества... Я глубоко сожалѣю, я васъ глубоко уважаю и... люблю, но войдите въ мое положеніе: я вынужденъ съ вами разстаться, такъ какъ иначе пропадетъ газета... Губернаторъ такъ и сказалъ.

Редакторъ повхаль къ губернатору объясняться. Губернаторъ сказалъ, что ни въ какія объясненія по сему поводу онъ вступать не желаеть:

— Я далъ совътъ издателю, и больше ничего... Хочетъ, слушаетъ меня, не хочетъ—не слушаетъ... Опять засъданіе въ редакціи.

- Губернаторъ только далъ вамъ совътъ... Онъ не можетъ дълать такихъ распоряженій. Слёдовательно, вы можете остаться при своемъ взглядё на дёло...
- Господа! Совътъ! Только совътъ! Но этотъ совътъ былъ преподанъ мнъ въ такой формъ, что я не могу не принять его... Князь все можетъ со мной сдълать...

Чтобы выяснить всю эту исторію, контрактные чужестранцы прибъгли къ контрактамъ съ неустойками: подали черезъ повъренныхъ иски къ издателю въ существовавшую тогда въ Астрахани "Соединенную палату уголовныхъ и гражданскихъ дълъ" (тогда тамъ были еще старыя судебныя учрежденія).

Послѣ рѣчей повѣренныхъ обвиняемый, вмѣсто своего "слова", представилъ суду "записочку отъ губернатора", въ которой тотъ писалъ, что газета закрыта на два мѣсяца и сотрудники удалены по его, губернатора, совѣту.

— Въ искахъ отказать!..

Ровно два м'всяца "Астрах. В'встникъ" не выходилъ. А зат'вмъвышелъ съ новой физіономіей и, какъ ни въ чемъ не бывало, заговорилъ на совершенно другомъ языкъ.

Евгеній Чириковъ.

#### Родная печать.

Глухимъ, мертвящимъ сномъ, постыднымъ малоду-

Ее пытались отравить;

Въ бунтующую грудь вонзали когти злые, Чтобъ спутать гордыхъ мыслей нить.

**У**кора громкій стонъ и крикъ негодованья Душили на ея устахъ,

И, плѣнную, ее угрозой властной мнили Склонить, трепещущую, въ пражъ.

Когда же сердце ей сжигалъ огонь мятежный, И не могла она молчать,

Отравой жгучихъ ранъ терзать ее спъшили И острымъ терніемъ вънчать...

Довольно мрачныхъ сновъ! Пора, друзья, намъ слиться Въ одинъ воинственный союзъ,

Пора сомкнуть ряды и съ пыломъ дерзновеннымъ Расторгнуть звенья тяжкихъ узъ!

Пусть сумрачную жизнь лучемъ горячимъ, страстнымъ Любовь къ свободъ озаритъ,

И пламя той любви сильнъй цъпей желъзныхъ Другъ съ другомъ насъ соединитъ. Лишь прозвучи скоръй ты, благовъстъ желанный!— Сумъетъ вольная печать И пламенную мысль, и гордыя стремленья На благо родины отдать!

М. Ватсонъ.

Не знаю, какъ кого, а меня охватило тяжелое, прямо тягостное чувство, когда я въвзжалъ въ Россію изъ Европы. Съ внішней стороны все, какъ будто, то же, но чего-то не хватаетъ. Мучительно роешься въ мысляхъ, въ чувствахъ.

Что-то тамъ, за границей, осталось... Что?

Записки Волькенштейнъ, книги, брошюры, словомъ, все то свободное слово, которое не пропускаеть наша цензура.

Слово, основа міра, всего живущаго: "въ началъ бъ Слово".

И, конечно, свободное, потому что цензора уже потомъ пришли и наложили свою тяжелую руку на міръ, на все живое.

Мить рисуется, какъ этотъ, часто малограмотный человъкъ, въ силу протекціи облеченный званіемъ цензора, сидитъ и водитъ ввоимъ краснымъ карандашомъ.

И хорошо, если еще малограмотный, или принимающій вътомъ или другомъ вид'в приношеніе.

Боже сохрани, если это добросовъстный и притомъ грамотный щензоръ. Еще хуже, если онъ дълаетъ свою карьеру!

Сколько ихъ сдълало эту карьеру до крымской кампаніи.

Все, казалось, было вычеркнуто...

И вдругь все, все и сразу всплыло, и каждая красная черточка превратилась въ красную полоску крови.

Вырвалась и ярко вспыхнула придушенная жизнь. Вспыхнула и освътила на мгновенье и истинныхъ друзей, и истинныхъ враговъ.

А потомъ? А потомъ...

Все быстръе мчатся вагоны, мелькають поля, перелъски. Ахъ, жакъ скучно, какъ больно, какъ жалко этой безцъльно уносящейся жизни...

Привыкну, опять втянусь въ эту жизнь, и, можеть быть, ие будеть она казаться тюрьмой, ужасомъ...

И еще тоскливъе отъ этого сознанія.

Н. Гаринъ.

## Законъ и жизненная практика.

(Маленькая справка).

Подъ гнетомъ какихъ злоупотребленій властью со стороны адмипистраціи живеть наша печать, тому свидітельствомъ служитъ, между прочимъ, сопоставленіе ст. 140 устава о цензурт и печати па бумагь и на практикъ.

Статья эта гласить:

"Если по соображеніямъ высшаго правительства найдено будеть пеудобнымъ оглашеніе или обсужденіе въ печати въ теченіс въкотораго времени какого-либо вопроса государственной важноети, то редакторы изъятыхъ отъ предварительной цензуры повременныхъ изданій поставляются о томъ въ извъстность черезъ главное управленіе по дъламъ печати по распоряженію министр а внутреннихъ дълъ".

Оставляя въ сторонъ вопросъ, тождественны ли понятія "высшее правительство" и "министръ внутреннихъ дѣлъ", остановимся лишь на тѣхъ элементахъ ст. 140, которые никакому сомнъню уже подлежать рѣшительно не могутъ. На бумагѣ эта статья поставляетъ строгую границу даже и "высшему правительству" въ пользованіи правомъ воспрещать оглашеніе или обсужденіе въ печати того или иного вопроса. Законодатель не предоставляетъ пользованія этимъ правомъ "усмотрѣнію" правительства, а категорически указуетъ, что это допустимо лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда рѣчь идетъ опредметахъ "государствен» ой важности". Другими словами: на основаніи ст. 140 ни одно изъ самыхъ высшихъ правительственныхъ установленій не импетъ права воспрещать печати оглашеніе или обсуждение въ печати такихъ фактовъ или вопросовъ, которые подъ понятие предметовъ "государственной важности" подведены им въ какомъ случать быть не могутъ.

Такт дізло обстоить на бумагів, но иначе на практиків. Министры внутренних дізль у насъ подводять подъ ст. 140 різшительно все, что только имъ заблагоразсудится. Беремъ на выдержку півсколько циркуляровь за послідніе годы.

"Воздержаться отъ обнародованія происшествія 13 марта (1898 г.) у подъёзда Бель-Вю, гдё чиновникъ особыхъ порученій гр. Д. С. Татищевъ побилъ неизвёстнаго человёка".

"Не помѣщать никакихъ репортерскихъ отчетовъ о концертъ въ пользу Общества вспомоществованія бывшихъ воспитанницъ мип е раторскаго Воспитательнаго Общества благородныхъ дъвицъ, шмѣющаго состояться 15 января (1900 г.) въ залѣ Воспитательнаго Общества".

"Ничего не сообщать объ усыновлении Романова Игнатьевой".

"Не печатать указаній на такъ называемыхъ "фаворитовъ", т. е. лошадей, имъющихъ наибольшіе шансы на выигрышъ привовъ".

"Не пом'вщать никакихъ св'вд'вній о самоубійств'в предс'вдателя Владимірскаго окружнаго суда Чайковскаго".

Мы могли бы привести еще множество циркуляровъ въ томъ же родъ. Ими запрещено было печати говорить о поъздкъ гр. Л. Н. Толстого на югъ Россіи, о дълъ графини Ниродъ, о службъ въ Саратовъ врача Молесона и т. д., и т. д.

Такимъ образомъ, все, что хотите,—и усыновленіе какой-то Игнатьевой какого-то Романова, и дѣло гр. Ниродъ, которая обвинялась въ преступленіи, предусмотрѣнномъ общеуголовными законами, и концертъ въ пользу Воспитательнаго Общества благородныхъ дѣвицъ, и побои, нанесенные гр. Татищевымъ какому-то "неизвѣстному человѣку", и лошади-"фавариты",—все это оказывалось, по мнѣнію цѣлаго ряда министровъ внутреннихъ дѣлъ, предметами "государственной важности".

Въ этомъ беззаконномъ царствъ циркуляровъ встръчаются, наконецъ, и просто-таки невъроятные. Такъ циркуляръ отъ 7 мая 1898 г., за № 1369, гласить не болъе и не менъе, какъ слъдующее:

"Въ виду того, что наборщикъ Алексъй Николаевъ умышленно

нсказиль телеграмму о кровопролити въ Римъ, замънивши въ ней слово "Римъ" словомъ "Петербургъ", какъ это и было напечатане въ" "Кіевлянинъ",—не печатать ничего, написаннаго Алекстемъ Николаевымъ" \*).

Спрашивается: на основаніи какой статьи, какого закона наложено на Николаева столь оригинальное наказаніе? И для кого же, наконець, пишутся у насъ законы?

По этому поводу намъ припоминается слъдующій фактъ, разсказанный А. И. Кошелевымъ въ его извъстныхъ "Запискахъ":

"Призываетъ какъ-то Дельвига Бенкендорфъ и грубо выговариваетъ ему за помъщеніе одной "либеральной" статьи (въ издававиейся Дельвигомъ "Литературной Газетъ". В. Б.). Дельвигъ со свойственной ему невозмутимостью спокойно отвъчаетъ, что на основаніи закона (курсивъ подлинника) издатель не отвъчаетъ, когда статья пропущена цензурою, и упрекъ его сіятельства долженъ быть обращенъ не къ нему, издателю, а къ цензору. На это Бенкендорфъ отвътилъ повышеннымъ голосомъ Дельвигу: "законы пишутся для подчиненныхъ, а не для начальствъ, и вы не имъете права въ объясненіяхъ со мною на нихъ ссылаться ими ими оправдываться" \*\*).

Со времени этого интереснаго разговора Дельвига съ Бенкемдорфомъ протекло три четверти въка, но взглядъ администраціи на законъ, какъ на нъчто такое, что "пишется для подчиненныхъ, а не для начальствъ", сохранился въ самой дъвственной чистотъ и неприкосновенности.

Случайны ли отмъченныя нами злоупотребленія администраціи? Зависять ли они оть личности того или другого администратора? Нъть, они повторялись слишкомъ долго и слишкомъ систематически, чтобы быть случайными. Отсюда ясно, что никакія частичныя измъненія въ законахъ о печати не могуть гарантировать ее оть злоупотребленій властью со стороны администраціи, такъ какъ причины такихъ злоупотребленій коренятся гораздо глубже, чъмъ въ личныхъ особенностяхъ того или иного власть имущаго санов-

<sup>\*)</sup> Всё эти циркуляры мы заниствуемъ изъ лежащей передъ нами книги циркуляровъ, принадлежащей редакціи одного изъ безцензурныхъ изданій.

<sup>\*\*)</sup> Записки, стр. 32.

мика. Лишь полная свобода печати, что, въ свою очередь, возможно лишь при наличности опредъленныхъ условій, дълающихъ подзаконною и ответственною саму власть, избавить печать и общество отъ неизбъжности такихъ незаконныхъ дъйствій власти, моторыя достаточно иллюстрированы вышеприведенными примърами.

В. Богучарскій.

## Русская цензура и рубль.

Мнъ пришлось впервые столкнуться съ русской цензурой льть пятнадцать тому назадъ, когда я только что окончиль университеть. Вибств съ несколькими товарищами мы решили заняться переводами и, прежде всего, остановились на Гауптманъ, тогда еще совершенно неизвъстномъ русской публикъ. Для начала ръшено было взять два его разсказа -- "Апостолъ" и "Стрълочникъ Тиль". Оригиналъ раздълили на части, но въ опредъленные дни собиралась вся компанія и подвергала совм'єстному обсужденію каждую строчку; иногда болье часу уходило на споры по поводу какого-нибудь выраженія. Конечно, работа шла медленно, но все же пришла къ благополучному концу--- оба разсказа были переведены и сданы въ редакцію одного толстаго петербургскаго журнала. Тамъ сначала дали благопріятный отвіть, но затімь изм'внили решение и рукопись вернули обратно. Гауптманъ былъ еще не ко двору для русской публики. Вскоръ, впрочемъ, времена изм внились...

Жалко было компаніи бросать переводь, стоившій столько работы, казалось, безукоризненный переводь, который должень быль явиться началомь большого "предпріятія".

Рѣшено было издать отдѣльной брошюрой. Опять пошли каллиграфическія упражненія, и злополучный переводъ поступиль, наконець, въ цензурный комитеть.

Мъсяца черезъ 2—3 пришелъ отвъть, что въ силу такой-те статьи цензурнаго устава означенныя повъсти Гауптмана не могутъ быть напечатаны, какъ идущія противъ установленій госу-

дарства и религіи \*). Наша юная компанія просто он'єм'єла отъ удивленія: какое отношеніе им'єють эти разсказы къ такимъ анархическимъ преступленіямъ?!

Мив было поручено пойти въ цензурный комитетъ и переговорить.

Вышель для переговоровь со мной уже пожилой, но видный мужчина.

Изъясняю дівло и выражаю недоумівніе по поводу таких тяжжихъ обвиненій, взведенныхъ на Гауптмана.

- Противъ государства эти разсказы, дъйствительно, не виноваты,— с вътилъ цензоръ,— но за то съ религіозной точки зрънія "Апостолъ" недопустимъ.
- Помилуйте, да весь разсказъ пропитанъ христіанской моралью, христіанскимъ экстазомъ, жаждой подвига, даже до болъзненности, почти до безумія...
- Вотъ то-то и есть, ухватывается censor morum за мою, видимо для него удобную, формулировку, то-то и есть, въдь вашъ "Апостолъ" съ самимъ Христомъ разговариваетъ...
  - Но въдь это же религіозный экстазь, это видъніе...

Цензоръ начинаетъ сердиться: "ну, что вы тамъ философствовать будете, разбирали люди, болъе васъ религіозные, и были возмущены..."

Въ этотъ моментъ я вспоминаю "Великаго Инквизитора" Достоевскаго и, какъ утопающій, хватаюсь за соломинку.

- Вотъ въ "Братьяхъ Карамазовыхъ", говорю, выводить же Достоевскій Христа, да и не въ видъніи Онъ появляется, а...
- А сколько стоить собраніе сочиненій Достоевскаго?— уничтожающе-язвительно, даже съ легкимъ ироническимъ поклономъ, прерываетъ меня охранитель Христа.

Я смутился, такъ какъ совершенно не понялъ цъли подобнаго вопроса, но, зная по опыту, что въ подобныхъ охранительныхъ учрежденіяхъ нужно всегда держать ухо востро, пробормоталъ что-то невнятное.

Цензоръ, видимо, принялъ мое смущение за раскаяние и

<sup>\*)</sup> Цензурнаго устава у меня подъ рукою нътъ, и я не имъю точной формулировки этой статьи.

даже съ нъкоторой побъдоносной мягкостью провозгласилъ: "Больше 10 рублей, милостивый государь, а вы вашего "Апостола" по четвертаку будете продавать".

- A-a!—протянулъ я, въроятно, съ достаточно глупымъ видомъ.
- Да-съ! обрѣзалъ онъ и, довольный побъдой, двинулся было въ свой кабинеть.
- А рукопись гдв можно получить обратно?—спохватился я... Опять передо мной встала грозная, возмущенная фигура моего побъдителя.
- -- Такихъ рукописей, милостивый государь, цензурный комитетъ не возвращаеть...

Черезъ нъсколько мъсяцевъ разсказы "Апостолъ" и "Стрълочникъ Тилъ" появились въ "Съверномъ Въстникъ", издаваемомъ тогда Л. Гуревичъ, по появились уже не въ нашемъ переводъ; наша работа пропала даромъ, – это былъ хорошій урокъ для начинающаго литературнаго работника.

Я, конечно, зналь и до этого случая, что русская цензура преслѣдуеть одну цѣль: она вытравляеть изъ произведеній печати идеи, вредныя для самодержавія и неразрывно съ нимъ связаннаго бюрократическаго строя россійской Имперіи и ея православной церкви.

Я зналь также, что вредоносность какой-либо изъ этихъ идей оцінивается русскимъ правительствомъ не всегда одной и той же мізркой: что считается вредоноснымъ для народа, иногда не считается таковымъ для такъ называемаго "общества". Этэ квалификація осуществляется различными "каталогами" для народныхъ чтеній, особыми административными распоряженіями и, вообще, тізми самодівльными домашними пристройками къ основнымъ законамъ, которыя сділали изъ французскаго кодекса произведеніе поистинів московско-національное.

Конечно, я зналъ все это; но только послѣ описаннаго выше столкновенія съ цензурой я впервые понялъ, что подобная квалификація еще гораздо детальнѣе, что и само "общество" раздѣлено на цѣлый рядъ ступеней, и то, что, съ точки зрѣнія охранителей, считается вреднымъ для одной ступени, допустимо для читателей слѣдующей, болѣе высокой и т. д. Въ основу этой ква-

лификаціи положена степень матеріальнаго обезпеченія: за 10 рублей получинь больше разъ въ двадцать, чёмъ за рубль,—и "либерализма", и Ренана...

Казалось бы, такая рублевая реакція на политическую невоспріимчивость ничего общаго съ принципомъ бюрократіи им'єть не должна. По крайней мъръ, восточныя деспотіи въ ней не **пуждались**: вредное—вредно для всёхъ, китайская стёна всёхъ защищаеть. Но дело въ томъ, что деспотія является архитектурной постройкой, достигшей уже своего идеала, предъла своей формы, ей достаточна одна китайская ствна; русская же бюрократія есть недоразвившаяся, задержанная въ своемъ рость деспотія, и потому вся дівятельность нашего правительства всегда была обусловлена двумя главными мотивами — томленіемъ по неосуществленному идеалу — азіатской деспотіи и подпираніемъ коннаго зданія, attakvemaro вредными идеями. Вотъ льть 50, какъ поняли, что томиться по далекому идеалу безплодно, зданія все равно не закончить, лишь бы ужъ то, что выстроено, не развалилось... И различныя "вѣдомства" воздвигаютъ различныя подпорки и охраняють развалину оть вившнихъ и внутреннихъ враговъ. А враги все же проникають, и каждое въдомство заинтересовано только въ томъ, чтобы это вражеское проникновеніе совершалось не черезъ подвідомственные ему пути: жандармы кивають на литературу и школы, министерство народнаго просвъщенія на пропаганду, значить-на жандармовь, а цензура, понимая, что полиція и просвітшеніе не досмотрівли и что головы россійских обывателей не всв одинаково крвико закупорены, начинаетъ квалифицировать читателя на разряды.

Но какой же принципъ взять при этой квалификаціи, когда самый идеаль—деспотія испарилась? Остается одно—рубль: богатыхъ меньше, и въ большинствъ случаевъ они спокойнъе... Что дозволяется писать для читателей той или иной группы?

Да то, что они уже знають, что вошло въ ихъ плоть и кровь. "Общество" знаеть, что каждый трудящійся человъкъ имъетъ право требовать такихъ условій труда, которыя гарантирують ему удовлетвореніе его потребностей, что тоть соціальный строй, при которомъ возможны голодовки народныхъ массъ, не нормаленъ и требуетъ соотвътственныхъ измѣненій; общество знаетъ, что

позорно подвергать человъка, особенно взрослаго, тълесному наказанію, позорно върить въ предразсудки, позорно быть невъжественнымъ, безграмотнымъ—и цензура въ книгахъ, предназначенныхъ для общества, позволяетъ касаться, въ извъстныхъ предълахъ, этихъ темъ.

Для преобладающей массы русскаго народа все это еще только предчувствія будущаго, а неясно сознанная потребность—и въ народныя книги правительство не допустить такихъ вредныхъ идей.

Но стоить перейти къ болъе деликатнымъ вопросамъ, напримъръ, къ вопросу о свободъ совъсти, слова, особенно же о политической свободъ, какъ и "общество" попадаетъ въ то же положеніе, какъ и народъ, начинается рублевая квалификація.

- Вы сколько платите за удовольствіе поговорить обинякомъ объ этихъ запретныхъ плодахъ запада? 18 рублей въ годъ? Пежалуйте, но смотрите, чтобы только вамъ самимъ и ясно было, а другимъ чтобъ невдомекъ!
  - Слушаемъ, ваше пре-ство.
- А вы—восьмирублевые! Ужъ больно вы ясно пишете, все своими словами называть хотите: соціализмъ, конституція, ревелюція. Ни-ни! Слова другія выдумайте, и чтобъ все въ общихъ фразахъ. А ужъ коли очень невтерпежъ станеть, то пишите корреспонденціи изъ Испаніи; только, чтобъ у меня не очень на Россію похоже было. Кто можеть изъ читателей, пусть понимаеть, съ нимъ ничего не подълаешь, жандармы распустили. Но пропаганды не потерплю!..

И дальше въ томъ же родъ... А отъ двухрублевыхъ и рублевыхъ и кой чего "положительнаго" потребовать могутъ.

А враги все же проникають и проникають...

Рублевая квалификація, производимая цензурой,—яркое testimonium paupertatis русской бюрократіи.

В. Агафоновъ.

Декабрь 1903.

## Свобода слова.

(Набросокъ).

Это происходило такъ давно, что теперь съ моей стороны уже же будеть дамской нескромностью разсказать объ этомъ. Въ тъ времена мив было всего навсего семнадцать льть. Едва сорвавшись съ ученической скамьи, я подвизалась тогда на поприщъ женскаго труда въ качествъ новаторши-репортера въ одной бойко міедшей провинціальной газеть. То быль періодь въ моей жизни, могда и мив суждено было испытать, что такое популярность. Правда, въ миніатюръ, но все же... Въ области репортажа я совершала почти чудеса. Для меня не существовало закрытыхъ дверей и запретныхъ канцелярій; я чудод в ственнымъ образомъ нроходила туда, куда не только мои собратья-репортеры, но и редакторы наши не очень-то допускались. Откровенно говоря, весь секреть моего репортерскаго могущества заключался въ томъ, что меня великодушно приняль подъ свое покровительство нъкій человъкъ, по имени Эрнестъ Кирилловичъ. Говорили, будто онъ вовсе не Кирилловичъ, а Карловичъ. Но онъ считался въ городъ виднымъ сановнымъ лицомъ, до извъстной степени даже обрусителемъ, и ему казалось болъе удобнымъ носить отчество Кирилловичь. И такъ, пусть остается Эрнесть Кирилловичь. Быть можетъ, я пристрастна къ памяти этого-нынъ уже умершаго - обрусителя, но, право, онъ былъ лучше многихъ другихъ. Хорошо обезжеченный, съ большими связями въ Петербургъ, хотя ничуть не карьеристь, съ перваго взгляда легкомысленный, пресыщенный жуиръ, но въ то же время сердечный и добрый, подчасъ лукавожасмъщливый и проницательный, —Эрнесть Кирилловичь, независимо

отъ своего служебнаго положенія, имѣлъ значительное вліяніе въ обществъ. Онъ создаваль и разрушаль репутаціи; съ его мнѣніями и съ нимъ самимъ весьма и весьма считались. На мое счастье, я показалась ему "оригинально-занимательной"; онъ принялъ живое участіе въ моей судьбъ, объявилъ меня состоящей подъ его защитой, сталъ усиленно пропагандировать мою особу. Пропаганда имѣла широкій успѣхъ: спусти мѣсяца два послѣ нашей первой встрѣчи, Эрнестъ Кирилловичъ создалъ изъ меня нѣчто въ рокѣ мѣстной знаменитости, или, какъ онъ называлъ, "милое Общественное мнѣніе". Онъ не скупился на рекомендательныя письма, и всюцу, гдѣ я ни появлялась, мнѣ радушно повторяли:

— А... Общественное мивніе? Здравствуйте, милое, милое Общественное мивніе!

Бывало, въ театръ Эрнестъ Кирилловичъ при полномъ бенефисномъ сборѣ, на виду у всѣхъ, подходилъ ко мнѣ, причемъ демонстративно цѣловалъ руку у Общественнаго мнѣнія. Полусимволическій поцѣлуй производилъ сенсацію. Едва передо мною склонялась блестящая, словно искусно отполированная, лысая голова Эрнеста Кирилловича, бинокли и лорнеты вдругъ обращались въ мою сторону. А вслѣдъ затѣмъ ко мнѣ милостиво начинали приближаться настолько почтенныя лица, что редакторъ нашъ, сидя съ семействомъ въ редакціонной ложѣ, только покрякивалъ:

- Однако!

Товарищи же по редакціи твердили обо мнъ:

— То есть, везеть, какъ никому на свъть!

Положимъ, они немного преувеличивали. Но одинъ разъ миъ, дъйствительно, повезло... повезло до неправдоподобія. Какъ-то, въ концъ солнечнаго апръльскаго дня, измученная, озабоченная и голодная (некогда было пообъдать), — я опрометью влетъла въ редакцію прямо изъ окружнаго суда. Въ судъ только что кончилось интересное дъло о подлогъ. Подробный отчетъ о дълъ написанъ былъ мною въ перерывахъ судебнаго засъданія и по частямъ отсылался въ редакцію. Оставалось сообщить приговоръ.

- Обвинили!-крикнула я, вбъгая:-сейчасъ даю окончаніе.
- Напрасно безпокоитесь, язвительно зам'тиль одинь изъ сотрудниковъ, мой тайный недоброжелатель, цензоръ прислалъ сказать, чтобы совсъмъ не писали о дълъ Грабовскаго.

- **Что тако-ое?**
- Не надо вовсе отчета. Цензоръ влюбленъ въ Рутковскую... Рутковская — кузина Грабовскаго... Однимъ словомъ, нежелательно.
  - Какое миъ дъло, въ кого онъ влюбленъ! -- разсердилась я.
- A объ этомъ ужъ вы съ нимъ поговорите... если имвете охоту.
  - И поговорю!
- Попробуйте. Вамъ вѣдь все удается? Ну, и ступайте къ цензору...
  - И пойду.
  - А ну, пойдите. Ну-ка? "Иль на щить, иль со щитомъ"!

Моего недоброжелателя поддержали и остальные сотрудники. Они, конечно, не върили въ благопріятный исходъ какой бы то ни было экскурсіи къ цензору; они, слегка издъваясь, трунили надо мной. А меня ихъ шутки подхлестывали, какъ удары хлыста. Я забыла и о голодъ, и объ усталости, и о той особой нервной тревогъ, какая обыкновенно овладъвала мною при всякой спъшной на срокъ работъ. У меня моментально созръло твердое ръшеніе: къ цензору и затъмъ—"иль на щитъ, иль со щитомъ"!

Я поспъшно вышла на улицу, держа въ рукахъ уже набранный въ типографіи судебный отчеть, остановилась у редакціоннаго подъёзда и призадумалась.

Цензоръ?... Но вѣдь это нѣчто стихійное, неодолимое. Мнѣ не случалось его видѣть, но онъ — и незримый — неустанно билъ меня по нервамъ и по карману. Онъ вычеркивалъ мои сообщенія, исходящія отъ самого Эрнеста Кирилловича. Онъ погубилъ мое "Дѣло о свинъѣ", которое редакторъ (редакторъ!) призналъ "прекрасно написаннымъ и съ блестками юмора". Онъ не пропустилъ огромной замѣтки о чиншевикахъ, которую мы съ Эрнестомъ Кирилловичемъ съ такими ухищреніями извлекли изъ присутствія по крестьянскимъ дѣламъ. Онъ... ахъ! да всего и не перечислишь.

Миъ стало страшно.

Какъ въ сказкъ Иванушка-Дурачекъ въ трудныя минуты жизни призываеть въщаго Сивку-Бурку, такъ и я кликнула извозчика и велъла везти къ Эрнесту Кирилловичу. Эрнестъ Кирилловичъ (онъжилъ безъ семьи) какъ разъ объдалъ. Мы постоянно встръчались

съ нимъ у него въ правленіи, и его домашняя прислуга не знала меня. Сперва обо мнъ не хотъли доложить. Но я настояла на своемъ:

— Скажите, что Общественное мивніе...

Эрнесть Кирилловичь вышель съ салфеткой въ рукахъ.

— Господи помилуй! Общественное мнѣніе? Милое Общественное мнѣніе... что случилось?

Тутъ мои нервы не выдержали напряженія: я расплакалась самымъ глупымъ образомъ. Должно быть, Эрнестъ Кирилловичъ не переносилъ вида плачущихъ людей. Онъ взволновался, кажется, еще больше, чъмъ я.

- Голубушка, не плачьте! Перестаньте... ради Бога, не плачьте... Все, что хотите, только не нужно плакать. Ну, что? Что такое? Кто васъ обидълъ?
  - Цензоръ...

Кое-какъ я разсказала въ чемъ дѣло. Поведеніе цензора возмутило и Эрнеста Кирилловича:

- Этакій выскочка! Не угодно ли? Выслуживается на консерватизм'є, а подъ шумокъ вонъ у него какія д'єла! Б'єдное Общественное мп'єніе... И большой отчеть у васъ пропаль?
- Громадный! Шестьсоть сорокъ строкъ... Девятнадцать рублей двадцать копеекъ.
  - --- Господи помилуй!
- Нътъ, вы подумайте: съ какой стати? Гласный судъ... дъло кончилось обвинениемъ... интересуется весь городъ, и вдругъ нельзя писать? Онъ въ кого-то влюбленъ! Да если объ этомъ нельзя, такъ о чемъ же можно? Тогда, что же такое пресса? Это не пресса, а чортъ знаетъ что!
- Опять вы плачете! Успокойтесь, голубушка... Ради Создателя безъ слезъ! Ну, хотите, я поъду съ вами къ цензору? И мы будемъ его просить, просить.. Хотите?
  - А если онъ намъ откажетъ?
  - О-о, это мы посмотримъ.
  - Такъ повдемъ поскорве?
- Воть сейчасъ— возъмемъ и поъдемъ... Но подъ условіемъ: не илакать! Слышите?
  - Хорошо.

Мы поъхали.

Цензоръ спалъ послѣ обѣда. Тѣмъ не менѣе, насъ немедленно пригласили въ гостиную, и вся цензорская квартира въ одинъ моментъ наполнилась яркимъ электрическимъ свѣтомъ. Эрнестъ Кирилловичъ нетерпѣливо ходилъ по ковру своими вздрагивающими шажками много пожившаго, но еще бодрящагося эпикурейца. Общественное мнѣніе, —заплаканное, растрепанное, истомленное и голодное, — сидѣло въ креслѣ и мечтало: прилечь бы здѣсь гдѣнибудь и спать, спать, спать! Хозяинъ дома появился очень скоро. Я представляла себѣ грознаго цензора совершенно инымъ. Этотъ молодой чиновникъ съ рыжеватыми бачками и деревяннымъ лицомъ больше походилъ на выслужившагося изъ писцовъ столоначальника, чѣмъ на отдѣльнаго цензора съ университетскимъ дипломомъ.

— Эрнестъ Кирилловичъ!? — съ какимъ-то особеннымъ удареніемъ произнесъ онъ, низко наклоняя коротко-остриженную голову. Вообще, онъ былъ почтителенъ. А Эрнестъ Кирилловичъ держалъ себя свободно и чуточку свысока, точно прівхалъ не съ просьбой, а съ приказаніемъ, да и то еще оказалъ большую честь.

Они заговорили сразу о дѣлѣ по существу. Эрнестъ Кирилловичъ ходатайствовалъ "за свою маленькую протеже", пострадавшую отъ строгости цензорскаго усмотрѣнія. Цензоръ казался смущеннымъ. Не давая прямого отвѣта, онъ высказывался надвое. Съ одной стороны, "чрезвычайно желалъ", даже "почиталъ за радостъ" оказать хотя бы незначительную услугу Эрнесту Кирилловичу. Съ другой — признавалъ нежелательнымъ отмѣнять свое, только что изданное по редакціямъ, распоряженіе. Онъ говорилъ:

- Вы сами, Эрнестъ Кирилловичъ, носитель власти, и вамъ нетрудно меня понять! Въдь я распорядился... Уже распорядился!
- Ну, такъ что же?—спокойно возразилъ Эрнестъ Кирилловичъ.—Монархи—и тъ измъняли свои предначертанія, если находили ихъ... э-э э... недостаточно обоснованными. Истинная власть—она сильна лишь стремленіемъ къ справедливости. Иначе, какая разница между властью и произволомъ? Между "нахожу полезнымъ" и "чего моя лъвая нога пожелаетъ"?

Эрнесть Кирилловичь начиналь либеральничать. Онъ упомянуль и о свободъ слова.

- Принципіально я вполн'є солидарень съ вами, —неожиданно отозвался цензоръ.—Но исторія им'єсть свои непреложные законы. А мы переживаемъ такой историческій моменть...
- Служить которому—нашъ долгъ!—докончилъ Эрнестъ Кириловичъ, дѣлая широкій, плавный жестъ рукою. Я бы не настаивалъ на напечатаніи процесса Грабовскаго, если бы въ этомъ была хотя тѣнь нарушенія общегосударственныхъ требованій. Но дѣло не носить общественнаго характера. Бытовая картинка... Не болѣе.
- Однако, картинка эта задъваетъ интимные интересы нъсколькихъ добропорядочныхъ семей. Мы стоимъ на стражъ не только общества, но и семьи... А главное, я уже распорядился! Цензоръ какъ будто спрашивалъ: что же ему дълать?
- Слѣдовательно, я напрасно васъ обезпокоиль?—холодновато сказалъ Эрнестъ Кирилловичъ, кажется, собираясь приподняться. Хозяинъ дома сдѣлалъ торопливое движеніе, какъ бы намѣреваясь удержать гостя.
- Но увъряю васъ... Я въ пренеловкомъ положени! Хотя, конечно... разъ вы желаете, извольте. Сердечно радъ вамъ услужить.

Эрнестъ Кирилловичъ, въ знакъ признательности, наклонилъ голову.

Они поговорили еще о чемъ-то, опять вспомнили о свободъ слова и въ принципъ вторично высказались оба за желательность свободы. Послъ того цензоръ санкціонировалъ свое разръшеніе четкой надписью на судебномъ отчетъ.

Розничная продажа на другой день шла у насъ блистательно. Но за все время моей (довольно продолжительной) газетной работы это былъ единственный случай, когда "Общественное мивніе" восторжествовало надъ цензурой.

О. Н. Ольнемъ.

### Вредныя буквы.

Бывають на Руси не только вредныя идеи, опасныя слова, но и вредныя буквы, даже цълые алфавиты. Такимъ "вреднымъ" алфавитомъ является до сихъ поръ выработанный Кулишомъ малорусскій алфавить, который принять въ Галиціи, но строго запрещенъ у насъ. Недавно, въ то время, когда праздновалось 200-летіе русской печати и задумывался настоящій сборникъ, малорусскій алфавить Кулиша иміль еще товарища по несчастью въ лицъ литовскаго латинскаго алфавита. Теперь съ литовскаго алфавита снять запреть, и Кулишовка осталась въ одиночествъ, но судьба литовскаго алфавита такъ интересна, притомъ снятіе съ нея запрета дъло такого недавняго прошлаго, что мы не можемъ, говоря о вредныхъ буквахъ, не вспомнить этого опальнаго алфавита. Латинскій алфавить у литовцевь быль традиціоннымь, какъ у всъхъ католическихъ народовъ; къ нему успъла привыкнуть не только интеллигенція, но и народная масса, которая всегда находила его во всёхъ литовскихъ книгахъ, въ молитвенникахъ, что особенно важно при большой преданности литовцевъ католической церкви. Здёсь, такимъ образомъ, запреть коснулся того, что освящено было многольтней традицей, и что по своей связи съ религіей для народной массы сдълалось какъ бы священнымъ. Происхождение самаго запрета весьма любопытно. Идея его принадлежить Гильфердингу, оставившему почтенную память въ качествъ ученаго, особенно собирателя произведеній народной поэзіи (ему принадлежить лучшее собраніе былинь), но въ области политики-романтику-славянофилу, способному увлекаться пришедшей въ голову идеей, совершенно не отдавая себъ отчета ни въ ея правовой ценности, ни въ томъ, во что ее превратитъ

жизнь. Возникшее въ половинъ XIX въка среди австрійскихъ славянъ (чеховъ), подъ вліяніемъ панславизма, теченіе въ подьзу замъны принятаго у нихъ латинскаго алфавита кирилловскимъ славянскимъ алфавитомъ, въ томъ новъйшемъ видъ, въ какомъ этотъ алфавить является у русскихъ, сербовъ и болгаръ, навело Гильфердинга на мысль, что хорошо бы и литовцамъ писать твмъ же жирилловскимъ алфавитомъ. Несчастная идея Гильфердинга нашла поддержку въ Н. А. Милютинъ, дъятелъ, въ общемъ оставившемъ тоже хорошую память, но, подобно Гильфердингу, не лишенномъ націоналистическихъ увлеченій. При помощи введенія у литовцевъ кирилловскаго алфавита Гильфердингь и Милютинъ надъялись ослабить вліяніе на Литву поляковъ и сблизить литовцевъ съ русекими. Средство, избранное Милютинымъ для такого "сближенія", было обычнымъ бюрократическимъ средствомъ. Н. А. Милютинъ исходатайствоваль словесное Высочайшее повельніе, въ силу котораго "всв казенныя изданія на литовскомъ языкв должны печататься русскими буквами, какъ это уже принято не только для правительственных, но и для частных изданій "\*). Въ такомъ видъ словесное Высочайшее повельніе сообщено было И. А. Милютинымъ министру народнего просвъщенія въ январъ 1866 года.

Хотя по точному смыслу этого Высочайшаго повельнія запрещеніе касается только казенныхъ изданій, но слова "какъ это принято" и т. д. дають широкій просторъ для распространительнаго толкованія Высочайшаго повельнія, и еще до сообщенія его Милютинымъ министру народнаго просвъщенія министромъ внутреннихъ дѣлъ быль изданъ 13 сентября 1865 года циркуляръ за № 141, которымъ запрещается печатать какія бы то ни было изданія на литовскомъ языкѣ латинскими буквами. Практика распространила это запрещеніе и на книги, печатающіяся за границей. Литовская книга стала контрабандой, которую за большія деньги и съ серьезнымъ рискомъ добывали изъ Пруссіи. Масса крестьянъ подвергалась отвѣтственности за желаніе имѣть молитвенникъ, напечатанный привычнымъ шрифтомъ.

Литовское литературное развитіе совершенно пріостановилось-

<sup>\*)</sup> См. "Право" 1903 г., № 1, стр. 25.

въ Россіи, но продолжается въ Америкв и Пруссіи, гдв печатаются книги для русскихъ литовцевъ и даже издаются нъсколько газеть, спеціально посвященныхъ интересамъ русской Литвы. Въ моловинъ 90-жъ годовъ, когда въ русскомъ обществъ существовали надежды на близость новой эры, и въ печати сравнительно много говорилось о правовомъ положеніи такъ называемыхъ "инородцевъ", особенно поляковъ и литовцевъ, былъ поднять вопросъ и о латинской азбукъ у литовцевъ. Вопросъ этотъ трактовался на столбцахъ газетъ, ему же удълилъ довольно много мъста органъ этнографическаго отдёла императорскаго русскаго географическаго общества "Живая Старина", редактируемый последнимъ представителемъ славянофильства, профессоромъ (теперь академикомъ) В. И. Ламанскимъ. Въ III—IV книжкъ "Живой Старины" этому вопросу посвящены статьи гг. Гинкена, Лозорайтиса и самого В. И. Ламанскаго. Г. Лозорайтись разсказываеть, какъ бъдность и некультурность литовского народа, его экономическая безпомощность породили въ литовской интеллигенціи культурническое движеніе, аналогичное съ тімь, какое иміло місто въ то же время въ рядахъ русской интеллигенціи, какъ это движеніе, встрътивъ непреодолимое препятствіе въ запрещеніи печатанья жнигь латинскимъ алфавитомъ (книги, печатанныя русскимъ алфавитомъ, литовцами не читаются), было перенесено въ Пруссію и Америку, гдв приняло антирусскій характерь. Оно указываеть, что въ одной Восточной Пруссіи нъсколько типографій работають для русской Литвы, и изъ этихъ типографій одна только типографія литовской газеты "Svieza" въ теченіе 1888 года выпустила въ свъть сто слишкомъ тысячь экземпляровъ молитвенниковъ и другихъ литовскихъ книжекъ, разошедшихся между русскими литовцами. Въ заключение г. Лозорайтисъ говорить, что запрещение латинскаго алфавита, задерживая культурное развитіе литовекаго народа, не достигаеть ни одной изъ целей, ради которой введено.

"Одна изъ этихъ цълей, — говоритъ г. Лозорайтисъ, — борьба съ шолонизмомъ — осуществляется помимо него (запрещенія), и все, что до сихъ поръ сдълано для освобожденія литовцевъ отъ вліянія шольской культуры, составляеть заслугу не букварей и молитвеншиковъ, изданныхъ русскимъ алфавитомъ, а литовской заграничмой литературы; другая цёль, нравственное и общественное сближеніе литовцевъ съ русской народностью, не только не достигается примёненіемъ русскаго алфавита, но даже получаются совершенно противоположные результаты, потому что необходимость пользованія контрабандною литературой создаєть отчужденіе литовцевъ отъ русскихъ" \*).

Таково мивніе писателя-литовца. Мивніе русскаго литвов'вда г. Гинкена очень близко къ этому.

#### Г. Гинкенъ говорить:

"Русскій алфавить (кириллица), приміненный къ литовскому языку, до сихъ поръ нисколько не привился въ Литві, несмотря на разнообразныя и энергическія мітропріятія администраців края"...

"Литовцы охотно пишуть по-русски, даже не прочь щегольнуть этимъ, какъ и вообще знаніемъ русскаго языка, но русскими буквами по-литовски пишуть только по принужденію"...

"Мив въ Литвв, продолжаеть г. Гинкенъ, охотно сообщали поввръя, сказки и т. д., потому что я записываль все это, пользуясь чешской азбукой, при чемъ очень восторгались твмъ, что я такъ быстро и хорошо пишу по-литовски "литовскими буквами"; ранве же, когда я сталь было записывать русскими буквами, на меня смотръли очень косо, и мнъ трудно было чегонибудь добиться отъ нихъ" \*\*).

"Съ молитвенникомъ, котя бы и чисто литовскимъ и католическимъ по языку и содержанію, —говоритъ г. Гинкенъ нѣсколько ниже, — но отпечатаннымъ русскими буквами, никто не пойдетъ въ церковь и дома не станетъ молиться. Это книга еретическая. Особенно отличаются фанатизмомъ въ этомъ отношеніи женщины, что, впрочемъ, и вездѣ бываетъ въ дѣлѣ вѣры. И литовцевъ нельзя осуждать за это и заставлять ихъ насильно молиться по такимъ книгамъ, которыя съ ихъ католической точки зрѣнія считаются еретическими, какъ немыслимо православнаго русскаго крестьянина или даже купца, а тѣмъ болѣе старовѣра, заставить пользоваться священными и богослужебными книгами, отпечатанными латыницей. Литовца же по фанатизму можно сравнить

<sup>\*) &</sup>quot;Живая Старина" 1895 г., III—IV, стр. 259.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Живая Старина" 1895 г., III—IV, стр. 260.

именно со старовѣромъ, способнымъ сжечь себя во славу Божію. Можно судить по этому, какое впечатлѣніе производить на литовцевъ навязываніе имъ русскаго, кирилловскаго алфавита, хотя бы и искусно примѣненнаго къ звукамъ литовскаго языка (чего на самомъ дѣлѣ далеко еще не достигли), и запрещеніе, конфискація и истребленіе огнемъ книгъ (въ томъ числѣ молитвенниковъ) латинскаго шрифта" \*).

Далье г. Гинкенъ указываетъ, что при такихъ условіяхъ довіріе и уваженіе ко всему русскому расти не можетъ, что въ каждомъ русскомъ литовцы привыкаютъ видьтъ шпіона, и что всякій, "кому дороги интересы Россіи", "будетъ желать для ея пользы и чести наискоръйшей отмъны запрещенія для литовцевъ латинскаго алфавита". Таково мніне русскаго литвовіда, который стоитъ на чисто лояльной точкі зрінія и, какъ одно изъ главнійшихъ золь запрещенія латинки, разсматриваетъ создаваемую этимъ запрещеніемъ неизбіжность антиправительственной пропаганды. Еще болье интересно мніне В. И. Ламанскаго, какъ въ виду его научнаго авторитета, такъ и въ виду близости его съ тіми, кому принадлежить несчастная иниціатива запрещенія латинскаго алфавита. Мнініе послідняго славянофила, какимъ мы считаемъ почтеннаго В. И. Ламанскаго, тімъ болье цінно, что идея запрещенія исходить изъ славянофильскихъ источниковъ.

"Мы довольно близко знали,—говорить В. И. Ламанскій,—и потому высоко цінимь умь и дарованія покойнаго Н. А. Милютина, считаемь его однимь изъ замічательнійшихъ русскихъ государственныхъ діятелей не только за время царствованія Александра II, но и за все наше столітіє, и смітло можемъ сказать, что Милютинъ въ настоящее время самъ бы первый рішительно высказался за отмітну этого печальнаго запрещенія латинской азбуки для привыкшихъ къ ней съ половины XVI въка литовцевъ. Что же касается Гильфердинга, то съ нимъ гораздо больше продолжались и были несравненно ближе наши отношенія... Не только чувство справедливости, не одно сочувствіе къ литовской народности и не одно желаніе послужить государственнымъ и народнымъ интересамъ, но и искреннее уваженіе къ памяти и за-

<sup>\*) &</sup>quot;Живая Старина" 1895 г., III—IV. 261.

слугамъ искренно любимаго и глубоко уважаемаго мною Гимьфердинга заставляло и заставляеть меня подымать голосъ въ пользу снятія запрещенія съ латинской азбуки для литовцевъ" \*).

Никого изъ русскихъ людей, по мивнію В. И. Ламанскаго, не огорчало бы такъ положеніе литовцевъ, какъ Гильфердинга, если бы онъ дожиль до нашихъ дней. Далъе, В. И. Ламанскій указываеть на искличительное положение, въ которое поставлены литовцы, благодаря запрещенію латинской азбуки: посл'єдняя, говорить В. И. Ламанскій, употребляется у насъ въ Россіи безвозбранно нъмцами, поляками, латышами, эстами. Никому въ голову не приходить запрещать латинскую или готскую азбуку для этихъ инородцевъ, какъ не приходить въ голову запрещать евреямъ, бурятамъ, татарамъ, армянамъ, грузинамъ ихъ народные алфавиты въ ихъ книгахъ и повременныхъ изданіяхъ. Почему же литовцы одни не могуть писать своей латинской азбукой? Русскою не писаль ни одинь извъстный литовскій писатель. Письмо и словесность письменная вездё въ цёломъ свётё вводились и распространялись частными людьми, даровитыми общественными дъятелями, а не полицією и не администрацією. Прекрасное дъло благоустроенная полиція и просвъщенная администрація, но у нихъ много своего дъла, и сфера ихъ, какъ ни общирна, все-жъ ограничена. Въра въ ихъ всемогущую и безграничную чудотворную силу-одно изъ опасныхъ суевърій и мечтаній \*\*). Такъ высказывались авторитетные люди въ 1895 г. Прошло 8 лътъ: литовцы по-прежнему получали молитвенники контрабандой изъ Пруссіи, по-прежнему не хотели читать литовскихъ книгъ, напечатанныхъ русскимъ алфавитомъ; много раздраженія и страданія накопилось за эти годы въ злополучномъ народѣ, исчезли явившіяся было въ половинъ 90-хъ годахъ надежды, а съ ними и рядъ поставленныхъ тогда въ печати вопросовъ. Исчезъ въ печати и вопросъ о латинскомъ алфавитъ у литовцевъ; только недавно о немъ напомнилъ части читающей публики одинъ судебный процессъ. 14 декабря 1902 г., на самомъ рубежь 2-го стольтія русской печати, въ сенатв разсматривался искъ инжен.-техн. А. К. Мацвевскаго къ бывшему начальнику главнаго управленія по д'вламъ пе-

<sup>\*) &</sup>quot;Живая Старина" 1895, III—IV, 268.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Живая Старина" 1895, III—IV, 269.

чати князю Н. В. Шаховскому. Г. Мацѣевскимъ была издана марта нѣкоторыхъ губерній Сѣверо-Западнаго края, на которой географическія названія были обозначены по-литовски латинскими буквами. Карта эта была выпущена въ свѣть по истеченіи срока, установленнаго ст. 143 ценз. устава, но черезъ 8 мѣсяцевъ была монфискована петербургской полиціей, по предписанію главнаго управленія по дѣламъ печати. Считая конфискацію незаконной, г. Мацѣевскій предъявилъ къ князю Шаховскому искъ въ 1200 р., мотивируя его, какъ несоблюденіемъ формальныхъ требованій замона (пропускомъ срока и т. д.), такъ и незаконностью самаго цирьуляра министра внутр. дѣлъ 13 сент. 1865 г. № 141. Истецъ находилъ, что "ни уставъ ценз., ни учрежденіе министерствъ не дають министру внутреннихъ дълъ права своею властью затрещать употребленіе какого бы то ни было алфавита" \*).

Отвътчикъ ссылался на словесное Высочайшее повелъніе, сообщенное Н. А. Милютинымъ министру народнало просвъщенія \*\*) и не бывшее нигдъ опубликованнымъ, которымъ однако, по мивнію отвътчика, запрещается всякое печатанье всякихъ изданій на литовскомъ языкъ латинскими буквами. Исключеніе, по мивнію отвътчика, составляютъ лишь ученые труды, печатаніе которыхъ латиницей допущено Высочайшимъ повельніемъ 22 апръля 1880 г.

Повъренный истца, прис. пов. А. И. Каминка, въ судебномъ засъданіи настаиваль на незаконности циркуляра министра внутреннихъ дѣль 13 сентября 1865 г. А. И. Каминка указаль, что для Высочайшихъ повельній установлено ст. 57 осн. зак. опредъленное условіе—именно они должны быть опубликованы, кромъ тѣхъ исключительныхъ случаевъ, когда они подлежать оставленію въ тайнъ. Но въ данномъ случаь о такомъ оставленіи въ тайнъ не можеть быть и рѣчи—соотвътственный циркуляръ министра внутреннихъ дѣлъ напечатанъ въ одномъ частномъ изданіи цензурнаго устава; стало быть, оффиціально не опубликованное Высочайшее повельніе 1866 г. не можеть породить для истца какихъ-либо обязанностей, какъ это подтверждено и разъяснено правительствующимъ сенатомъ 1890 г., № 74 и 1895 г., № 968. Но и въ той формулировкъ Высочайшаго повельнія 1866 г., которая из-

<sup>\*) &</sup>quot;Право", 1903, № 1, стр. 24

<sup>\*\*)</sup> См. выше.

въстна истцу только изъ указаній ответичика, оно относится только къ казеннымъ изданіямъ, слова же объ изданіяхъ правительственныхъ и частныхъ только мотивирують запретъ относительно казенныхъ изданій \*). Дававшій заключеніе оберъ-прокуроръ А. Н. Щербачевъ, признавая, что кн. Шаховскимъ былъ допущенъ "рядъ неосмотрительныхъ дъйствій" и считая искъ г. Мацъевскаго подлежащимъ удовлетворенію, по самому важному вопросу высказался довольно своеобразно.

"Исп. обяз. об.-прок. гражд. кас. деп. А. Н. Щербачевъ,—читаемъ мы въ газетъ "Право",—въ своемъ заключеніи по дълу указаль, что циркуляръ министра внутреннихъ дълъ 1865 г. быль отчасти (!) санкціонированъ Высочайшимъ повельніемъ 1880 г., опубликованнымъ въ сборникъ постановленій по министерству народнаго просвъщенія" \*\*).

Такимъ образомъ, не имъющій въ глазахъ оберъ-прокурора сената юридическаго основанія циркуляръ 1865 г. о запрещеніи латинскаго алфавита оказывается "отчасти" санкціонированнымъ Высочайшимъ повельніемъ 1880 года, разришающими употребленіе этого алфавита въ научныхъ трудахъ. Какъ это положеніе, такъ и введеніе оберъ-прокуроромъ сената въ свою мотивировку по существу не-юридического и не-логического понятія, какъ санкція "отчасти", служить лучшей иллюстраціей, какъ шатки всв правовыя нормы нашей общественности. Ръшеніе сената 14 декабря 1902 г., предоставившее г. Мацфевскому взыскать съ кн. Шаховского 1200 руб., не улучшило положение литовской народности. Напротивъ, въ этомъ ръшеніи запрещеніе латинскаго алфавита нашло новую, юридическую на этоть разъ, опору, такъ какъ циркуляръ министра признается оберъ-прокуроромъ, съ которымъ соглашается и сенать, санкціонированнымъ Высочайшимъ повелвніемъ, хотя бы и "отчасти".

"Промахъ" Гильфердинга, какъ выразился В. И. Ламанскій, остался въ полной силъ, и тънь покойнаго ученаго-романтика должна была терзаться, видя ужасныя послъдствія своей невинной по существу мечты. Впрочемъ, тънь Гильфердинга можетъ успо-

<sup>\*)</sup> Цитируемъ по газетѣ "Право" 1903 г., № 2, стр. 25.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Право", 1903. № 1, стр. 26.

конться. Виновать, конечно, не онъ. Дълать "промахи" можеть всякій. Виноваты тв условія, которыя создають возможность столь легкаго превращенія мечты одного человъка безъ надлежащей юридической санкціи въ нічто обязательное для милліоновъ. Идея навязать литовцамъ русскій алфавить исходить не оть завзятаго реакціонера, а отъ гуманнаго ученаго Гильфердинга, проведеніе ея принадлежить не какому-нибудь держимордів, а одному изъ лучшихъ дъятелей "эпохи великихъ реформъ"—Н. А. Милютину. Это дълаетъ судьбу латинки у литовцевъ особенно поучительной, какъ иллюстрацію того, во что превращаются бюрократическія попытки різшать судьбу народовь даже въ рукахъ такихъ людей, какъ Н. А. Милютинъ. Интересна судьба латинки у литовцевъ и въ качествъ иллюстраціи того, какъ легко превращается чисто-фантастическая идея одного лица въ нъчто обязательное, и какъ трудно оказалось потомъ съ ней бороться не только литовскому народу, но и самому русскому обществу.

Запреть съ литовскаго алфавита теперь снять, но снять такъ же случайно, какъ и появился,—назначеннымъ въ 1902 году виленскимъ генераль-губернаторомъ княземъ Святополкъ-Мирскимъ (бывшій министръ внутреннихъ дѣлъ). Надо было появиться въ виленскомъ генераль-губернаторскомъ домѣ человѣку, повидимому, не вполнѣ раздѣляющему вѣру въ возможность бюрократическимъ путемъ сближать народы, чтобы и надѣлавшій въ теченіе почти тридцати лѣтъ столько зла запретъ исчезъ.

Но исчезъ ли бы онъ, если бы князь Святополкъ-Мирскій въ 1902 году быль назначенъ не виленскимъ, а хотя бы кіевскимъ генералъ-губернаторомъ?

Уже самая возможность этого вопроса показываеть, какой случайный, личный характерь носить вся наша внутренняя политика, на какой зыбкой почев покоятся всякія "вёсны", и какъ необходимо безотлагательно перейти отъ господства случая и лицъ къ господству законовъ и учрежденій.

Малорусскій алфавить Кулиша не дождался своего Святополка-Мирскаго. Кулишовка представляеть собой фонетическое правописаніе, т. е. такое, которое каждый звукъ передаеть такъ, какъ онъ произносится, устраняя тѣ начертанія, которымъ въ живомъ языкѣ не соотвѣтствуютъ болѣе звуки (ъ, ь, ѣ и т. д.). Въ идеѣ правописаніе Кулища вполн'в тождественно съ тімъ, которое въ прошломъ году предлагалось для великорусскаго языка коммиссіей по упрощенію правописанія при академіи наукъ. Кулишовка не представляла собой ничего новаго. Задолго до нея фонетическое письмо было введено у сербовъ знаменитымъ Вукомъ Караджичемъ, но у насъ на Руси Кулишовка сразу была встрічена враждебно, какъ проявленіе "сепаратизма", и она оказалась подъ запретомъ. Разница между Кулишовкой и оффиціальнымъ правописаніемъ не велика.

Въ малорусскихъ книгахъ, которыя печатаются въ Россіи, долженъ быть непремѣнно "твердый знакъ", "ы" на мѣстѣ малорусскаго средняго "н" и т. д. Такое положеніе, само по себѣ, не составляло бы особенной бѣды, котя Кулишовка и удобнѣе принятаго у насъ письма. Но на бѣду опала, которой подвергласъ Кулишовка, распространилась и на книги, напечатанныя этимъ алфавитомъ за границей. Такія книги, безотносительно къ ихъ содержанію, не могутъ ввозиться въ Россію; между тѣмъ, въ Галиціи, которая съ 70-хъ годовъ сдѣлалась центромъ малорусскаго научно-литературнаго движенія, принята именно Кулишовка. Такимъ образомъ, подъ строгимъ запретомъ оказалась вся галицкая литература.

Благодаря такому положенію, о сосёдней съ нами, родственной этнографически, находящейся въ болье или менье аналогическихъ съ нашимъ юго-западомъ экономическихъ условіяхъ Галиціи мы знаемъ меньше, чъмъ о какой-нибудь европейской странъ, кромъ развъ Португаліи, самое существованіе которой обыкновенно какъто забывается. Для насъ остается почти неизвъстнымъ такой крупный, интересный русскій же писатель, какъ Иванъ Франко, не говоря о другихъ; мы почти ничего не знаемъ о несомивнно-по-учительныхъ для насъ явленіяхъ въ жизни галицкаго рабочаго в крестьянина, родного брата нашего малорусскаго крестьянина; мы не знаемъ ничего объ идейныхъ движеніяхъ въ галицкой интеллигенціи. Однимъ словомъ, между русскимъ народомъ и его частью, живущей въ Австріи, воздвигнута глухая стъна... изъ-за твердыхъ знаковъ!

Но любопытиве всего положение русскихъ ученыхъ. Въ Галиціи очень внимательно слідять за всімъ, что печатается въ Россіи

во вопросамъ, касающимся малорусской народности. Почти всякая работа въ этомъ направленіи находить тамъ оцінку. Въ Галиціи имъется не мало матеріаловъ по русской энтографіи, исторіи, литературъ, языку. Всъ эти работы являются для русскаго ученаго запретными, потому что онъ написаны Кулишовкой. Положенія туть бывають прямо курьезныя: такъ, изследователь древней русской литературы по цензурнымъ условіямъ не можеть пользоваться работой г. Щурата о "Моленіи Даніила Затечника", важной для ученаго спеціалиста; изслідователь русской діалектологіи по тімь же условіямъ не можеть пользоваться хотя бы работами г. Верхратскаго о говорахъ русскихъ горцевъ въ Карпатахъ и т. д., и т. д. Такія галицкія научныя изданія, какъ "Записки науковаго товариства імени Шевченка", являются необходимыми для русскаго энтографа, историка русской литературы и языка, но получать ихъ могуть только профессора университетовъ и академики, да и то съ хлопотами и затрудненіями.

На бывшемъ недавно въ Пстербургѣ при академіи наукъ предварительномъ съѣздѣ русскихъ филологовъ однимъ изъ участниковъ съѣзда, извѣстнымъ профессоромъ провинціальнаго университета, былъ возбужденъ вопросъ о необходимости ходатайствовать о свободномъ доступѣ въ Россію научныхъ изданій, напечатанныхъ Кулишовкой; предложеніе это было горячо поддержано однимъ не менѣе виднымъ петербургскимъ ученымъ, оно не встрѣтило возраженій, но какъ-то незамѣтно исчезло, не оставивъ даже слѣда на страницахъ "Бюллетеней" съѣзда.

Такова въ самыхъ общихъ чертахъ судьба Кулишовки. Она навсегда явится поучительнымъ примъромъ, какъ боязнь "сепаратизма" привела къ полному культурному разобщенію между русскимъ народомъ и его галицкой вътвью.

Вредъ, приносимый запрещенемъ ввоза книгъ, напечатанныхъ Кулишовкой, усугубляется тѣмъ, что самый малорусскій языкъ является въ Россіи полузапретнымъ: на немъ нельзя издавать журналовъ, газеть, книгъ, кромѣ оригинальныхъ беллетристическихъ произведеній и сборниковъ образцовъ народнаго творчества. Въ сосѣдней Галиціи дѣло обстоитъ иначе, несмотря на крики нашихъ охранителей о тѣхъ притѣсненіяхъ, какимъ подвергается тамъ малорусская народность: тамъ издаются десятки періоди-

ческихъ изданій, сотни книгъ, существують малорусскія школы, гимназіи, канедры въ университеть. Галицкая малорусская литература могла бы питать, хотя отчасти, и нашу Малороссію, но все напечатанное тамъ для насъ запретно, такъ какъ въ Галицім принята Кулишовка.

Недавно на одномъ изъ международныхъ политическихъ процессовъ европейская публика была изумлена присутствіемъ въ числів внигъ, провозимыхъ въ Россію контрабандой, литовскихъ молитвенниковъ. Если бы процессъ происходилъ нівсколько южніве, то вмівсто литовскихъ молитвенниковъ могли бы оказаться малорусскія евангелія, которыхъ ни напечатать въ Россіи, ни привезти изъ-за границы нельзя.

Но это другой вопросъ—о положении малорусскаго языка и народности, вопросъ большой и больной, а мы говоримъ только о буквахъ...

Такъ, два раза бюрократія собиралась "сближать" народы при помощи запретительныхъ циркуляровъ, и оба раза породила вражду и отчужденность.

Это, конечно, не случайность. Бюрократія, какъ тотъ "осторожный, боящійся чего-то", который въ великолівной легендів Горькаго раздавиль ногой догоравшее сердце Данко, способна только давить и гасить, и тысячу разъ быль правъ почтенный академикъ В. И. Ламанскій, который въ стать о литовскомъ алфавить писалъ: "Віра въ ихъ (администраціи и полиціи) всемогущую силу—одно изъ опасныхъ суевірій и мечтаній".

Н. Коробка.

## Оригинальный цензоръ.

Въ 1891 г. я быль приглашенъ въ Казань завъдывать редакціей газеты "Волжскій Въстникъ", и, какъ ни странно, — по указанію отдъльнаго цензора Адольфа Михайловича Осипова, заботившагося о процвътаніи газеты. Онъ не быль лично знакомъ со мной и судиль обо мнъ лишь по отдълу "Нижегородскія Извъстія", созданному въ "Волжскомъ Въстникъ" при моемъ нъкоторомъ участіи.

По уговору съ редакціей газеты, этоть отділь имівль самостоятельное значеніе и появился въ 1890 г., когда нижегородское общество было заинтересовано разоблаченіями хищеній въ Александровскомъ дворянскомъ банків и въ убздной земской управів. О такихъ ділахъ нельзя было писать въ Нижнемъ-Новгородів, а разрішалось говорить въ Казани,—ужъ таковъ "порядокъ", установивнійся давно въ провинціи!..

При первомъ же появленіи "Нижегородскихъ Изв'встій" въ "Волжскомъ В'встникъ" на нихъ было обращено вниманіе, благодаря блестящимъ статьямъ Вл. Г. Короленко.

Нижегородское отдёленіе "Волжскаго Вёстника" имѣло возможность располагать достовёрными данными для характеристики всёхъ безпорядковъ, царившихъ въ дворянскомъ банкѣ, и мало по малу на свётъ выплывала цёлая вереница фактовъ позорной дъятельности всёхъ этихъ Панютиныхъ, Зыбиныхъ, Андреевыхъ, казавшихся застрахованными отъ всякихъ разоблаченій.

Въ началъ нашей "кампаніи" статьи "Нижегородскихъ Извъстій" не встръчали цензурныхъ препятствій, но вдругь изъ Казани получилась телеграмма съ предупрежденіемъ воздержаться отъ дальнъйшаго освъщенія операцій банка. Пришлось сократиться, но... не надолго: "Нижегородскія Извъстія" опять стали проходить

безъ цензурныхъ урѣзокъ. Очевидно, казанскому цензору быле сдълано какое-то внушеніе и въ скоромъ времени отмънено.

Настоящее объясненіе этой быстрой перем'єны въ положеніи "Нижегородскихъ Изв'єстій" далъ мн'є самъ цензоръ А. М. О., когда въ ноябр'є 1891 г. я переселился въ Казань для участія въ редакціи "Волжскаго В'єстника".

— Вотъ, батенька, посмотрите, какія бумажки я получилъ отъ вашего нижегородскаго губернатора, — показалъ онъ мнъ два "отношенія" извъстнаго героя "Весты", Н. М. Баранова.

Въ одномъ очень красноръчиво рекомендовалось сдерживать "Волжскій Въстникъ" отъ разоблаченій дъятельности дворянскаго банка, потому что они волнують мъстное общество и могуть отразиться на операціяхъ кредитнаго учрежденія. Въ другомъ сообщалось, что для ревизіи дълъ банка уже назначена правительственная коммиссія, и не менъе красноръчиво разръшалось дать газетъ свободу, такъ какъ она можетъ содъйствовать успъху ревизіи, уже обнаружившей разныя злоупотребленія.

— Вы не знаете, чъмъ были вызваны его отношенія?— въ свою очередь поинтересовался А. М., предполагая, что мотивы создались въ Нижнемъ-Новгородъ.

Я сказаль, что у насъ носились слухи, будто самъ Н. М. Барановъ соблазнился легкостью кредита въ банкъ и заняль 25.000 р. подъ простую расписку, которая нъкоторое время хранилась въ кассъ и затъмъ исчезла.—Говорять, внесъ деньги!—закончилъ я свой разсказъ.

- Такъ... такъ! заволновался А. М. Пока лично былъ заинтересованъ не выносить сора изъ избы, приказывалъ молчать, а вышелъ сухъ изъ воды — заговорилъ о свободъ... И всегда въдь такъ, батенька, изъ корыстныхъ цълей они обращаютъ цензоравъ укрывателя злоупотребленій! — говорилъ А. М. съ явной обидой въ голосъ.
- Да развъ для васъ обязательно руководствоваться соображеніями губернатора, да еще чужой губерніи? спросиль я.
- Все обязательно!.. Плюнь я на его отношеніе, онъ войдеть съ представленіемъ въ главное управленіе по дѣламъ печати, и оттуда предпишуть... У нихъ рука руку моеть!.. Воть они у меня всѣ здѣсь сидять!—похлопывалъ онъ рукой по большимъ папкамъ,

лежавшимъ около письменнаго стола. — Дождутся времени! Туть богатъйшій архивъ по дъламъ печати!..

Я видъль передъ собой искренно взволнованнаго человъка, симпатизировалъ ему и въ то же время изумлялся странному сочетанію двухъ направленій въ одномъ лицъ. Заслуженный профессоръ гражданскаго права занималъ должность отдъльнаго цензора. Наука пріучила его придавать большую цѣну историческимъ матеріаламъ; онъ со смѣшаннымъ чувствомъ любви и злорадства встрѣчалъ новый документъ, посягавшій на человѣческую мысль, чтобы пріобщить его къ другимъ, требующимъ разработки, и въ то же время проникался важностью исполненія каждаго предписанія: изъ профессора превращался въ самого неумолимаго цензора. И эта двойственность натуры, начиная съ заботы о процвѣтаніи газеты, всегда бросалась въ глаза, когда мнѣ приходилось объясняться съ нимъ по дѣламъ редакціи.

- А. М., зачъмъ вы фразу: "мракъ царитъ" замънили выраженіемъ: "мракъ господствуетъ"?.. Въдь это даже не по закону!
- Какіе, батенька, у насъ законы! говорилъ онъ: Есть предписаніе не допускать профанаціи нъкоторыхъ словъ...

По тъмъ же соображеніямъ въ репортерскихъ отчетахъ о вечерахъ Дворянскаго Собранія нельзя было проскользнуть ни одной прици» бала...

Разъ извъстный профессоръ Н. М. Загоскинъ закончилъ свой историческій фельетонъ словами: "и онъ поступилъ, какъ подобаетъ азіатскому деспоту"... "и африканскому", — добавилъ цензоръ.

- Что вы дѣлаете, А. М.?—протестовала редакція:—Зачѣмъ эта прибавка? Даже безграмотность получилась!
- Ничего, ничего, батенька!.. Такъ лучше: отводить, отводить...

Особенно большой курьезъ вышелъ съ однимъ изъ фельетоновъ талантливато сотрудника газеты М. И. Попова. Опъ велъ "Дневникъ обывателя" въ беллетристической формъ и заставлялъ своихъ дъйствующихъ лицъ отзываться на злобы дня.

Какъ-то въ казанскомъ историко-археологическомъ обществъ долго дебатировался вопросъ: кто изъ монарховъ въ свое время

останавливался въ одномъ изъ городскихъ домовъ, гдѣ въ данный моменть былъ простой трактиръ, — Петръ Великій или Екатерина II?.. Одни ученые доказывали, что въ домѣ былъ Петръ, а другіе — Екатерина. Дебаты принимали характеръ страстности и невольно вызывали улыбку у обывателей, далекихъ отъ признанія важности такихъ историческихъ изысканій. И вотъ въ "Дневникъ обывателя" появляется разсказъ, какъ двое молодыхъ людей захотѣли побывать въ "историческомъ" домѣ. Они прибыли въ трактиръ и, поѣдая блины, чѣмъ онъ славился, стали разспращивать полового, какъ отразились на ихъ торговлѣ ученые рефераты: увеличилось-ли число носѣтителей? не спадеть ли скоро наплывъ публики? и т. д.

— Извъстное дъло, —говорилъ половой: —всякому господину теперь лестно покушать блинковъ въ нашемъ трактиръ: въдь самъ Петръ Великій изволилъ останавливаться здъсь... Только такъ полагаемъ: на Петръ много не зашибешь... Вотъ, коли господа ученые матушку Екатерину приспособять —другое дъло: почитай, и отбоя не будеть...

Цензоръ пропустилъ весь фельетонъ, но къ именамъ Петръ и Екатерина вездъ приставилъ соотвътствующій титулъ: императоръ и императрица...

Получилось ивчто невозможное именно съ точки зрвнія требонія не допускать профанаціи ивкоторыхъ словъ. Редакція указала на это цензору по телефону.

- -- Да что вы говорите!—слышался протесть A. M.—Не знаете вы пиркуляра, требующаго этихъ приставокъ!
  - Даже къ историческимъ именамъ?
  - Ко всъмъ!.. Исключеній не указано.
- --- Но въ этомъ случав примъненіе циркуляра приводить къ обратной цвли. Вы послушайте, что выходить.

Въ телефонъ читается нъсколько репликъ полового, и умышленно съ большимъ отгънкомъ ироніи въ голосъ.

Слышится смѣхъ цензора.

- --- Воть видите, А. М., что получается... Здѣсь титулы прямо невозможны.
- Да намъ-то съ вами что за дѣло?!. Пусть видять, къ чему приводять ихъ циркуляры...

Самой редакціи пришлось отказаться оть ніжоторых разсуждетій полового, чтобы избіжать щекотливых сопоставленій...

Не меньшую исполнительность въ ущербъ здравому смыслу, что охотно признавалъ и самъ цензоръ, А. М. проявлялъ и къ заврещенію пропагандировать имена нѣкоторыхъ ученыхъ и писателей.

Въ то время особенно недолюбливали К. Маркса.

Е. Н. Чириковъ доставилъ въ редакцію остроумный разсказъ. "На антресоляхъ".

Оканчивающая курсъ гимназистка живеть на антресоляхъ со своей старушкой-матерью и къ ней ходять два студента. Одинълрый сторонникъ Маркса, желающій его "Капиталь" положить въ основу умственнаго развитія дъвушки. Другой—не менъе пылкій защитникъ основательнаго знакомства съ общей литературой, русской и иностранной. Старушка-мать не присутствуеть при разговорахъ молодыхъ людей, но смотритъ на нихъ, какъ на возможныхъ жениховъ, и подслушиваеть у двери. Она колеблется, кому отдать предпочтеніе. То ей кажется, что надежнье будеть тоть, что все говорить о "капиталь", "прибыли", "ренть": съ этимъ дочка не пропадеть-разсчетливый человъкъ! То очаровывается другимъ, распространяющимся о благородныхъ чувствахъ, любви ■ заботь о людяхъ: видно, доброе сердце-будетъ беречь и нъжить жену!.. Молодые люди навъщають гимназистку по одиночкъ, по однажды сходятся вмъстъ. Происходить обмънъ противоположмыхъ мнъній, и горячій споръ въ присутствіи красивой дъвушки все болье и болье наклоняеть высы счастья въ сторону защитника широкаго литературнаго образованія. Марксисть проигрываеть битву.

Уже краткое содержаніе разсказа "На антресоляхъ" выясняеть, какую роль долженъ быль играть въ немъ К. Марксъ съ его "Капиталомъ" и намъреніе автора отдать преимущество протившику марксизма.

Разсказъ былъ пропущенъ, но слово *Марксъ* вездѣ зачеркнуто жрасными чернилами.

Опять зазвониль телефонь къ цензору.

- А. М., въдь вы уничтожили весь разсказъ. Безъ Маркса и "Капитала" онъ теряеть всякій смыслъ.
- Ахъ, батенька, я давно говорилъ вамъ, что о Марксъ запрещено говорить... Вставьте Милля!

Я невольно расхохотался.

- Съ Миллемъ ничего не выйдетъ... Разсказъ направленъ противъ марксизма, неужели и въ этомъ случав упоминание о Марксв должно быть запрещено?
  - Знаю, батенька, знаю, что нельпо... Но не могу.

Пришлось поёхать къ цензору, чтобы съ "Антресолями" въ рукахъ доказать ему всю невозможность оперировать съ Миллемъ.

— Подведете вы меня съ этимъ Марксомъ!...—жалобно говорилъ старикъ, уничтожая свои кровавые слѣды на корректурѣ.— Вотъ посмотрите, сколько шлютъ циркуляровъ!—опять похлопывалъ онъ по корешкамъ историческихъ матеріаловъ о русской печати.—И вѣдь ничего не хотятъ знать, совсѣмъ не справляются съ логикой... Маркса вычеркивай, а въ университетѣ нельзя безъ него обойтись; голодъ замѣняй педородомъ, да и то съ оглядкой, чтобы вездѣ казалось благополучно, а у насъ въ Казанской губерніи люди пухнутъ и мруть отъ этого недорода... Ужъ дождутся они времени! Не пощадитъ ихъ исторія!..

При вид'ь такого двойственнаго отношенія профессора къ цензурнымъ обязанностямъ, невольно думалось: зач'ьмъ онъ къ своей ваеедр'ь приставилъ флаконъ съ красными чернилами? Какая логика событій толкнула его признать совм'єстимость науки съ постоянной, ежедневной заботой о пресл'єдованіи челов'єческой мысли, направляющейся къ св'єту?...

Самъ А. М. не задавался этими вопросами и лишь по временамъ свидътельствовалъ, что ему нелегко дается эта двойственная роль въ жизни...

Бывали дни, когда редакціи всёхъ трехъ газеть въ Казани, черезъ своихъ разсыльныхъ, разыскивали его по городу, чтобы онъ подписалъ къ выпуску номеръ. Всё знали, гдё нужно искать его, и нерёдко "возбужденный" профессоръ въ обстановке широкаго разгула давалъ свою разрешительную подпись...

Уже эта возможность отрывать цензора оть ночныхъ "занятій" въ любомъ мъстъ свидътельствовала объ его добротъ и объ... оригинальности сложившихся отношеній, заглушавшей активный протесть редакцій.

А. Иванчинъ-Писаревъ.

## Свобода печати.

Защита свободы печати съ точки зрвнія свободнаго развитія художественной и научной литературы была бы съ нашей стороны непростительной и непоправимой ошибкой. Мы должны прямо заявить, что свобода печати нужна намъ для осуществленія общественно-политическихъ задачъ печатнаго слова. Конечно, и беллетристикъ, и научнымъ работамъ многое приходится претерпъвать отъ цензуры. Но нельзя же серьезно относиться къ такимъ подвигамъ ея, какъ уничтожение "Половой психопати" Крафта Эбинга, біографіи В. Гюго О. Н. Поповой, "Міровыхъ загадокъ" Геккеля, "Нищеты философіи" Маркса, "Исторіи французской революцін" Луи Блана или "Болотныхъ лилій" Дю-Кира. Все это анахронизмы, свидътельствующіе о крайней отсталости и устарълости нашихъ цензурныхъ учрежденій. Книги эти совершенно свободно могли быть пропущены безъ малъйшаго ущерба для выдвинутыхъ современнымъ историческимъ моментомъ охранительныхъ задачъ цензуры. Эти призраки прошлаго будутъ, въроятно, тревожить нашу литературу вплоть до момента коренного изм'яненія ея положенія, но центръ тяжести вопроса о свободъ печати лежить не въ нихъ. Наша задача въ борьбъ не съ призраками, а съ живой, полной силь современностью, -- съ бюрократическимъ режимомъ, мъщающимъ посредствомъ цензуры развитію общественнаго сознанія. Иная постановка вопроса о свобод'є печати была бы непростительна, потому что свидътельствовала бы о нашей неспособности понять особенности историческаго момента, переживаемаго нашей литературой. Она была бы непоправимой ошибкой, такъ какъ лишила бы насъ нашихъ естественныхъ союзниковъ.

Общественно-политическая задача печати состоить въ выработив и распространеніи общественныхъ идей. Мысль, какъ таковая, не заключена въ окружающихъ человъка условіяхъ; она должна быть сотворена человъкомъ. Творцовъ общественной мысли мы называемъ духовными вождями народа. Рядовой человъкъ живеть, "какъ другіе". Онъ чувствуеть, что условія его существованія давять его, не дають ему жить, но ему и въ голову не приходить, что эти общественныя условія могуть быть измінены. Между чувствомъ недовольства и общественною мыслью лежить цълая пропасть, и мы не можемъ требовать оть зауряднаго человъка, чтобы онъ перешагнулъ ее. Мысль, подобно организмамъ, не зарождается самопроизвольно изъ окружающей среды. Повыя соціально-политическія идеи, какъ и новыя техническія изобр'ятенія, рождаются лишь у избранныхъ натуръ. Но, разъ возникнувъ, такая идея овладъваетъ массой, если только отвъчаетъ общественнымъ условіямъ ея существованія. Усвоить идею совстить не то, что создать ее. Попавъ въ толпу, общественныя идеи вызываютъ общественные интересы, которые формируются потомъ въ соціально-политическіе идеалы. Чёмъ больше идей кидается въ толпу, тёмъ быстрве идеть возникновение интересовъ и формирование идеаловъ. Главными путями распространенія идей являются общественное слово и печать. Мы, русскіе, лишены права говорить на народныхъ собраніяхъ; поэтому почти единственною платформою для развитія политической мысли является у насъ печать. Эта печать стъснена у насъ цензурой, преслъдующей, главнымъ образомъ, не научную истину и художественную красоту, а общественную правду. Неразръшеніе новыхъ политическихъ газеть, преслъдованіе и, при случав, закрытіе существующихь, строгій контрожь надъ внутренними отделами толстыхъ журналовъ, -- таковы характерныя черты нашего цензурнаго режима. Съ помощью этихъ мъръ задерживается и ограничивается распространение политическихъ идей въ русскомъ народъ, замедляется и ослабляется ростъ общественнаго сознанія. Конечною цізью всіх подобных мітропріятій является полное уничтоженіе общественной иниціативы в общественнаго творчества. Задачи печати не ограничиваются пробужденіемъ общественныхъ интересовъ. Чтобы пріобръсти творческую силу, интересы отдъльныхъ лицъ должны слиться въ одинъ общественный идеаль. Разрышение общественныхь вопросовь не можеть быть частнымъ дёломъ, въ обществё могуть достичь удовлетворенія только ті соціально-политическіе интересы, на сторонъ которыхъ находится значительная политическая сила. Между тъмъ, по самому существу своему каждый интересъ болъе или менъе индивидуаленъ, частиченъ. При столкновеніи различныхъ частныхъ и частичныхъ интересовъ острые края ихъ сглаживаются, и вырабатывается общая соціально-политическая концепція, покрывающая цёлый рядъ болёе или менёе разнородныхъ интересовъ, -- соціально-политическій идеалъ. Такой идеалъ сообщаетъ интересамъ творческую силу. При современныхъ политическихъ условіяхъ илеаль этоть можеть дать намъ только литература. Только въ ней мы, русскіе, имбемъ подходящее поле для развитія общественнаго сознанія и общественно-политическихъ идеаловъ. Ственяя печать, цензура мъщаетъ формированію и укорененію общественныхъ идеаловъ. Она ослабляеть этимъ силу существующихъ общественныхъ движеній, ослабляетъ творческую силу общества. Такимъ образомъ, угнетеніе печати является, съ одной стороны, причиною отсутствія или слабости общественной самоцъятельности. Съ другой стороны, подобное положение печати является слъдствіемъ общественнаго безсилія, потому что ни одно самодъятельное общество не можеть обойтись безъ свободы печати. Мы видимъ отсюда, какъ тъсно переплетены эти два воnpoca.

До послъднихъ лътъ русское общество было какъ бы загипнотизировано великимъ актомъ 19 февраля и всъми реформами 60-хъ годовъ. Творческая сила общества играла въ этихъ реформахъ очень ничтожную роль, быть можетъ, даже—никакой. Крымская война обнаружила необходимостъ реформы внутренняго строя Россіи для укръпленія ся международнаго положенія. Власть поняла эту необходимость и осуществила реформы. Мы были ослъплены реформаторскою дъятельностью бюрократіи и ждали ся продолженія. Понадобилось 30 лътъ реакціи и раззореніе крестьянства, приведшее къ цълому ряду голодовокъ, чтобы русское общество исцълилось отъ этихъ безсмысленныхъ мечтаній. Со времени 60-хъ годовъ положеніе бюрократической власти принципіально измънилось. Тогда общественныя силы дремали, и бюрократія могла по-

зволить себъ роскошь быть прогрессивной. Съ пробуждениемъ общественныхъ силъ къ жизни падаетъ творческая способность бюрократіи: какъ у всякаго существа, жизни котораго угрожаєть опасность, всё ея силы направляются въ сторону самосохраненія, на борьбу съ развивающимися силами общества. Чъмъ быстръе растеть общественная самодъятельность, темъ поляте поглощаются силы власти интересами самообороны. Когда наступаеть подобный конфликть, оть бюрократіи нельзя ожидать реформь, способныхъ только усилить ея противника. Никакія "убъжденія" туть помочь не могутъ. У ней есть всегда готовый отвътъ: страна не созръла для той или другой реформы, въ данномъ случав-литература не созръла для правового порядка, именуемаго свободою печати. При этомъ оказывается, что чемъ самостоятельнее и богаче становится литература, темъ более удаляется она отъ состоянія зредости, и для ускоренія процесса ся созр'яванія прилагаются мітры, уродующія и обезсиливающія ее. Этимъ объясияется усиленіе цензурнаго гнета по мъръ роста литературы. Параллельно наблюдается другой процессъ: концентрація вниманія цензуры къ злободневнымъ общественно-политическимъ вопросамъ. Этимъ освобождается оть цензурнаго ярма цълый рядь теоретическихъ и даже политическихъ вопросовь, утратившихъ злободневный характеръ. Въ такого рода суженіяхъ поля д'ятельности цензуры мы не можемъ видьть существенных завоеваній: цензура уступаеть второстепенныя мелочи, чтобы сосредоточить всв свои силы на главномъ, на борьбъ съ общественно-политическимъ значениемъ печати. Но всъ такія уступки им'вють огромное симптоматическое значеніе: он'в указывають на рость общественныхъ силь. Вопрось о свободъ печати упирается въ стену бюрократическаго режима и можетъ быть разръшенъ только путемъ освобожденія народа отъ бюрократическаго ярма. Поэтому вопросъ о свободъ печати носить общественный, а не профессіональный характеръ: его не могутъ разръшить литераторы собственными силами. Точно такъ же въ немъ, въ противоположность многимъ другимъ вопросамъ, невозможны частичные успъхи и компромиссы. Уничтоженія цензуры должны мы ждать отъ побъды общества надъ бюрократическимъ началомъ.

Въ этомъ отношении чрезвычайно поучителенъ списокъ книгъ и брошюръ, подвергнувшихся осуждению съ 1715 по 1789 г. во

Франціи. Съ 1715 по 1743 всё онё, за рёдкими исключеніями, относятся къ спорамъ, возбужденнымъ буллою Unigenitus. Съ 1743 по 1752 г. на ряду съ брошюрами, относящимися къ этой буллѣ, появляются первыя произведенія начавшагося философскаго движенія; именно Энциклопедія. Съ 1752 по 1757 г. осужденныя сочиненія относятся почти исключительно къ отказамъ въ совершеніи таинствъ. Съ 1757 по 1770 г. преобладаютъ брошюры, относящіяся къ іезуитамъ, и философскія книги. Съ 1770 по 1774 г. большинство сочиненій имѣетъ исключительно политическій характеръ; начиная съ 1774 г., т. е. со времени кончины Людовика XV, и до 1789 г., на ряду съ нѣсколькими произведеніями философовъ, имѣются брошюры, посвященныя предпринимавшимся Людовикомъ XVI реформамъ, и значительное количество сочиненій, относящихся къ вопросу объ Etats generaux \*). Мы знаемъ, что принесъ Франціи 1789 г.

Русская литература уже пережила два періода своего развитія и отживаеть третій. Въ первомъ період'в она была предметомъ роскоши и забавы; власть покровительствовала ей и способствовала ея распространенію наравнъ съ французской кухней, французскими модами и помадой. Во второмъ періодъ она стала пріобрътать серьезное содержаніе и научилась глаголомъ жечь сердца людей. Власть создала цензуру для направленія ея согласно съ политическими обстоятельствами и видами правительства. Съ дальнъйшимъ ростомъ литературы между обществомъ, выразителемъ котораго она была, и бюрократическою властью выросла цълая пропасть. Наступиль третій періодъ: власть сознала чуждость своихъ интересовъ и цълей интересамъ и цълямъ общества и печати. Поэтому задачи цензуры были ограничены пресъченіемъ вредныхъ съ правительственной точки зрънія произведеній. Когда интересы и цъли власти совпадуть съ интересами и цълями народа, такъ какъ будутъ опредъляться ими, тогда наступить ожидаемый нами четвертый періодъ развитія русской литературы свобода печати.

С. Прокоповичъ.

<sup>\*)</sup> См. Ф. Роканъ. Движеніе общественной мысли во Франціи въ XVII въкъ. 1715—1789 г. Спб. 1902.

## Ц ѣ п и.

"— Безумецъ—онъ пѣсни о волѣ поетъ! Покой нашъ смущаетъ онъ ими; На крыльяхъ Икара подняться зоветъ Онъ къ небу рѣчами своими! Отрава кипитъ въ его дерзкихъ словахъ, Мятежною страстью сердца заражая; И храмы онъ наши разрушить во прахъ Готовъ, алтари сокрушая!.."

Такъ встрътили люди, пылая враждой Къ носителю правды и свъта, Раскатъ, прозвучавшій средь ночи глухой, Призывную пъсню поэта. И тотчасъ, ревниво покой свой храня, Свободное слово цъпями сковали... И пъсни зачахли, и нътъ въ нихъ огня!— Въ созвучіяхъ слышно бряцаніе стали, Въ уныломъ размъръ рыданья звучатъ И стоны души, истомившейся въ кръпи; Въ словахъ затаенныя муки кипятъ... — Проклятье вамъ, мертвыя цъпи!

Вас. Смирновъ.

# Недъля въ провинціальной редакціи.

Повидимому, очень легко написать что-либо въ защиту слова. **м**, однако, трудно придумать тему, передъ которой въ такомъ растерянномъ безсиліи остановилось бы перо, какъ передъ этой.

Помню, въ дътствъ миъ приходилось тонуть. Это было въ ясный майскій день. На цвътущемъ берегу широкой ръки ръзвилась молодежь, играли дъти. Было такъ свътло, зелено, душисто.

Я, затерянный среди легкой зыби, видълъ и зелень, и свътъ, переливы красокъ, и въ то же время тонулъ и не могь крикнуть.

Пусть бы мить въ ту пору предложили:

- Даемъ тебѣ голосъ, только скажи что-нибудь въ защиту утопающихъ.
- О, я тогда черезчуръ много могь наговорить. Такъ много, что изъ груди вырвался бы нечеловъческій крикъ ужаса, но это, во всякомъ случаъ, не была бы членораздъльная ръчь.

Или: представьте человъка, которому на шею накинули петлю, чтобы повъсить, и который долженъ произнести ръчь въ защиту приговоренныхъ къ повъшенію...

Бываютъ положенія, до того нелѣпыя и безсмысленныя, что ихъ почти нельзя облечь въ логическую форму. Въ такихъ случаяхъ слово человъческое оказывается орудіемъ слишкомъ тонкимъ, слишкомъ разсудочнымъ, и природа замѣняетъ его животнымъ воплемъ, стономъ, крикомъ.

Это, именно, тъ случаи, когда легче разбить голову объ стъну, нежели стройно и грамматически правильно связать 10 предложеній.

Отчасти по этой причинъ я ограничусь простой передачей:

того, что мною пережито за послъдніе семь дней въ редакціи "Въстника Юга". Отрывки изъ моихъ бъглыхъ, обыкновенно на ходу сдъланныхъ записокъ, быть можеть, объяснять читателю, почему мнъ такъ трудно говорить въ защиту дорогого слова.

Екатеринославъ, понедъльникъ, 28 апръля 1903 г.

...Слухи объ отравленныхъ конфектами еврейскихъ мальчикахъ распространились, судя по полученной утромъ почтѣ, въ Алексамдровскѣ, Кременчугѣ, Елисаветградѣ, Херсонѣ. Четыре строчки въ нынѣшней хроникѣ, глухо опровергающія эту нелѣпость, вносять нѣкоторое успокоеніе. Однако, зашедшій въ редакцію еврей увѣрялъ, что разсказы о конфектахъ уже готовы принять обратный смыслъ: вчера говорили объ отравленныхъ дѣтяхъ христіанами, нынче —кое-гдѣ слышится объ отравленныхъ христіанскихъ мальчикахъ евреями.

Миъ лично одна старуха говорила, что ея сыновья-семинаристы читали прокламаціи, назначающія на 1 мая еврейскій погромъ. Семинарія—гиъздо юдофобовъ, и, стало быть, дъло не пустякъ.

Зашла въ редакцію благотворительница-еврейка III. Обыкновенно, она производить нѣсколько комическое впечатлѣніе. Но теперь въ ней есть что-что трогательное, почти величественное. Просила опровергнуть слухи сильнѣе, вѣсче. По ея словамъ, она то же самое вчера говорила губернатору и губернаторшѣ. Губернаторъ, будто бы, отвѣтилъ:

- -- Кто станетъ разсказывать о конфектахъ, того я посажу въ тюрьму. Такъ и передайте всъмъ.
- Но кому я могу передать?—безпомощно разводя руками говорять III.—Напишите, пожалуйста.
  - Не позволяють намь, объясняю ей.
- Какъ такъ не позволають! А если бы вы вздумали противъевреевъ написать—вамъ позволили бы?
  - Не знаю.
  - Однако, Крушеванъ и теперь гадости пишетъ?
  - Пишеть.
  - Отчего вы его не опровергаете?
- Не позволяють. О Кишиневъ, вообще, ничего не позволяють, ни одной строчки...

Ръшили все-таки поставить опровержение слуховъ о конфектахъ въ видъ корреспонденции изъ Елисаветграда. Елисаветградъ въ чужой губернии—потому, можетъ быть, пройдетъ.

Бакинскія газеты отказались отъ обмѣна съ "Бессарабцемъ" и "Знаменемъ". Мы долго обсуждали, какъ это провести. Рѣшено: вычеркнуть все, гдѣ упоминается Кишиневъ, и оставить одного Крушевана, снабдивъ конецъ отзыва "Бакин. Изв." нашимъ замѣчаніемъ, что мы и не пытались обмѣниваться съ "Бессарабцемъ" и "Знаменемъ". Посмотримъ...

Получена цензура. Крушевана снять. Это скверный признакь: отнынѣ, стало быть, Крушевана взялъ подъ особое покровительетво нашъ цензоръ.

Елисаветградъ въ той части, которая опровергала подбрасываніе конфектъ, тоже снятъ.

Снята перепечатка, гласящая буквально следующее:

"Старинй предсъдатель судебной палаты Давидовъ будетъ поддерживать передъ министромъ юстиціи представленіе нъкоторыхъ помощниковъ присяжныхъ повъренныхъ нехристіанскихъ исповъданій о производствъ ихъ въ присяжные повъренные".

А мы еще политично "нехристіанскимъ испов'вданіемъ" зам'внили слово: "еврей".

Въ хроникъ зачеркнуто заключение полицейскаго протокола о пожаръ въ театръ "Эрмитажъ":

"Обстоятельства, при которыхъ пожаръ случился, дають поводъ подозрѣвать поджогъ".

Почти четверть всего набора задержана. Въ томъ числѣ: больмая статья "Старыя пѣсни" и фельетонъ "Судопроизводство у земскихъ начальниковъ". Въ "Старыхъ пѣсняхъ" Добролюбовъ названъ великимъ человѣкомъ—егдо... Относительно "Судопроизводства" одинъ изъ нашихъ высказалъ довольно вѣрное соображеніе: метранпажъ забылъ вставить нарочно сочиненный мною подзаголовокъ: "Изъ воспоминаній бывшаго письмоводителя земскаго начальника Минской губерніи". Т. е. цензоръ заподозрилъ, что фельетонъ имѣетъ "общій характеръ", или—Боже избави!—обличаетъ порядки нашей губерніи.

Кажется, цензоръ не спроста столь свиръпъ сегодня—чуть ли его не разсердило отсутствіе реферата о дворянскомъ собраніи.

Но должны же мы хоть чёмъ-нибудь протестовать, разъ нашихъ сотрудниковъ выгоняеть секретарь предводителя.

Ночью, возвращаясь домой, встрѣтилъ К. Онъ заговорилъ • моей нынѣшней статьѣ.

- Я не могь, сказаль К., уяснить себъ вашей цъли. Но, кажется, вы хотъли сказать не то, что гласить буквальный смыслъ словъ.
  - Да, я хотель высказаться о Кишиневе.
  - А написали о сіонистахъ?
- A написалъ о сіонистахъ. И все-таки цензоръ догадался и уничтожилъ треть статьи.

#### Вторникъ, 29 апръля.

#### Новинки:

- 1) Зачеркнутое у насъ о пожарѣ въ "Эрмитажѣ" редактору "Приднъпровскаго Края" Духовецкому разръшено.
- 2) У насъ опровержение слуховъ о конфектахъ снято. У Духевецкаго стоитъ дълая статья на ту же тему. Правда, смыслъ этой статьи весьма коварный; вотъ ея резюме:
- --- Говорять объ отравленіи христіанами еврейскихъ д'втей, конечно, не безъ заднихъ и скверныхъ ц'влей.
  - Т. е., если желаешь, подозрѣвай новую "жидовскую интригу". Это называется "успокоеніе умовъ".

Но каково пособничество! "Приднъпровскому Краю" канцелярія губернатора даеть свъдънія; намъ нътъ. "Приднъпровскому Краю" дъла дворянскаго собранія открыты; насъ изгнали.

И совершенно зря: чигаютъ все-таки насъ, а не его. Впрочемъ, пусть ихъ! И губернаторъ, и предводитель дворянства публично обнимаются съ Духовецкимъ—имъ же хуже.

По поводу моего неодобрительнаго отзыва о "русскомъ собраніи" Духовецкій пом'єстилъ доносительную передовую статью, прямо называя меня и газету врагами государственнаго порядка, на борьбу съ которыми во вчерашней рѣчи призывалъ предводитель дворянства.

Нужно отвътить и на доносъ, и на намеки о "жидовской интригъ". Но какъ!.. Вотъ что развъ-напишу статью объ армянахъ и татарахъ и разскажу, почему Величко сталъ травить ар-

мянъ? Авось, читатель самъ сдълаеть, какія нужно, аналогіи. Попробую...

...Цензура прекурьезная. Вотъ вычеркнутыя мъста:

Изъ "витышнихъ извъстій" (ртычь идеть о реформахъ въ Македоніи):

"Все, что сдълано въ этомъ отношеніи, ограничилось назначеніемъ нъсколькихъ христіанъ жандармами въ каждомъ македонскомъ вилайеть—въ пропорціи просто смѣшной, сравнительно съ числомъ населенія этихъ провинцій. При томъ христіанскіе жандармы набраны изъ завъдомыхъ шпіоновъ. Неужели этого хотъли державы?!!"

Цензоръ страшно боится слова "жандармъ" и съ одинаковымъ рвеніемъ покровительствуетъ жандармамъ всего земного шара. Недавно я вынужденъ былъ передълать жандарма въ желъзнодорожнаго носильщика—въ такомъ видъ прошло. А на этотъ разъ Г. (завъдующій иностраннымъ отдъломъ) не досмотрълъ.

Въ корреспонденціяхъ вычеркнуто:

- 1) "Почтовые чиновники поражають измученностью" (теснота помещения).
- 2) Въ Креме нчугъ устраненный отъ должности секретарь полиціи изобличенъ властями "въ распространеніи слуховъ, взволновавшихъ до крайней степени часть мъстнаго населенія" (такъ мы передълали злополучные конфекты, замънивъ евреевъ словомъ: "часть"). Увы!..
- 3) "Представители молодого думскаго меньшинства (въ Маріуполѣ)... можетъ быть, вспомнятъ о пресловутомъ приказчичьемъ отдыхѣ..." кажется, туть цензоръ усмотрѣлъ "рабочій вопросъ".

Хорошо сказаль намъ Л.:

— Мы такъ привыкли къ побоямъ, что такія пощечины насъ только см'вшатъ.

Много времени отняло заявленіе "Съвернаго Края" объ отмазъ (по независящимъ причинамъ) принимать пожертвованія на жишиневцевъ. Долго судили—ставить это, или нътъ. Ръшили не ставить: боимся, что въ этомъ увидятъ предлогъ и намъ запретить пріемъ пожертвованій.

### Среда, 30 апръля.

З лучшихъ часа ушло на обсуждение статьи о дворянскихъ кассахъ взаимопомощи. Во-первыхъ, думали: надо ли написать, что нашихъ сотрудниковъ выгнали. Рѣшили написать, но о невыдачѣ свѣдѣній. Во-вторыхъ, мнѣ поручено написать статью о кассахъ, въ которой должно быть "все, но безъ комментарій". Т. е. нужно говорить объ уродливыхъ привилегіяхъ, но не называя ихъ уродливыми, о несправедливости казенныхъ жертвъ, но не называя ихъ несправедливыми.

Въ сущности, послъднее условіе—sine qua non. Иначе статья и не прошла бы. И вопросъ сводили ілишь къ тому, помъщать ее или нътъ.

... Ценгоръ предписалъ нынче прислать цензуру не позже 6 часовъ вечера. Покорились. Какъ бы въ награду за послушаніе, онъ возвратилъ "Старыя пъсни". Но въ какомъ видъ!

Было:

"Набиты въ бараки цынготные, тифозные, просто умирающіе отъ голода. И везд'є среди нихъ фигура русскаго студента, русской курсистки, русской сестры милосердія".

Въ "улирающих от голода" цензоръ усмотрълъ неправильное толкование оффиціального термина: "недородъ", а въ русской курсистикъ—женщину, непристойную для упоминания въ печати. Оба подчеркнутыя выражения, конечно, исчезли.

Исчезли и такія слова: "На дняхъ изъ томскаго университета исключили 173 студента за невзносъ платы"...

Было: "Парни и дъвки пухнутъ отъ голода, мечутся въ тифъ— брюшномъ, сыпномъ и еще какомъ-то, какому имени не подберешь"...

Осталось: "Парни и дъвки мечутся въ тифъ-брюшномъ, сыпномъ". И т. д., и т. д.

Еще зачеркнуто:

- 1) (по разъясненію сената) "губернаторъ лишается права высказывать свое порицаніе земству" (слова "Гражданина").
- 2) "Сенатомъ признаны неправильными дъвствія тульскаго утваднаго предводителя дворянства, объявившаго земскому начальнику замъчаніе".
  - 3) "Иванъ Ивановичъ кончилъ два факультета, а беретъ взятки"

(злободневный фельетонъ), хотя никакого опредъленнаго Ивана Ивановича фельетонистъ не имълъ въ виду...

...Коверкаешь свою мысль, коверкаешь мысль другихъ, часами мучаешься надъ каждой сколько-нибудь порядочной корреспонденціей или перспечаткой, чтобъ обратить ихъ въ удобопроскальзывающій сквозь цензуру видъ. Недавно, напр., въ харьковской корреспонденціи объ искѣ Раппа пришлось "Харьк. Губерн. Вѣд." обратить просто въ "Харьк. Вѣд." и прямо таки обезцвѣтить то, что писано опытной и знающей рукой.

Слово "протестъ" систематически замѣняешь "заявленіемъ", "голодъ" — "недородомъ", "юдофобство" — "рѣчами во вкусѣ г. Грингмута (Крушеванъ взятъ подъ покровительство), "еврейскіе ногромы" — "событіями конца XIX и даже начала XX вѣка"... Иногда по получасу ломаешь голову, какъ избѣжать словъ: "рабочій вопросъ", просто "рабочій", "полиція", "жандармъ", "соціальный", "экономическій"...

Потрафить на вкусъ цензора, спасти отъ него для общества все, что только можно, — на этомъ сосредоточены и душевныя, и тълесныя силы. Некогда ни читать, ни производительно думать. Два — три года такой работы — и право не знаю, на что будешь годенъ.

### Четвергъ, 1 мая.

Воть результаты наблюденій по часамь:

- 1) Корреспонденція изъ Юзовки потребовала 22 минуты, дабы вставками и зачеркиваніями скрыть оть цензора, что тамошніе евреи наложили на себя, по случаю кишиневскаго погрома, трауръ, и въ то же время оставить факты, говорящіе о трауръ.
- 2) Корреспонденція оттуда же (бъгство евресвъ въ ожиданіи майской демонстраціи) потребовала 12 минуть: отъ нея осталось только 7 строкъ.
- 3) Корреспонденція изъ Лозовой-Павловки—18 минутъ (прекращеніе работь въ шахтахъ, залитыхъ водой).
- 4) Перепечатка изъ одесскихъ газеть—5 минутъ (спеціальный постъ, вслѣдствіе погрома).
- 5) Перепечатка о разборъ погромныхъ дълъ у мирового судьи— 8 минутъ.

6) Корреспонденція изъ Луганска—15 минутъ (гласный Сидоровь въ засёданіи думы сталъ ругать "жидовъ").

Нынче въ этомъ отношении необыкновенно трудный день. Закончилъ страшной головной болью и двойнымъ прісмомъ фенацетина....

...Труды на половину пропали.

Оть Лозовой-Павловки цензоръ оставиль лишь остовъ.

Гласный Сидоровъ снятъ.

Всв дъла погромщиковъ, обвиняемыхъ по 38 ст., сняты.

Изъ перепечатки о Кишиневъ, сверхъ того, уничтожены слъдующія строки:

"Всѣ остальные обвинялись по 169 ст. Среди этой категоріи обвиняемыхъ преобладали женщины: изъ 25 обвиняемыхъ ихъ было 13, оправдательный приговоръ былъ вынесенъ 19 лицамъ"...

Такимъ образомъ, остались лишь обвинительные приговоры. Это значитъ: желаютъ внушить евреямъ, что они строго отомщены.

Одесса цензурой не понята, но противъ словъ о царскомъ молебнъ въ синагогъ (молебномъ начался постъ) стоитъ такое замъчаніе:

"Это следуеть напечатать вначале".

Безусловно уцълъла лишь Юзовка.

Фельетонисть опять пострадаль. У него зачеркнуто:

"Присмотритесь къ повседневной жизни, къ характеру простонародной ръчи. Возьмите, напр., городового: онъ кратокъ и выразителенъ безъ всякихъ словъ, одними тълодвиженіями".

Это центральное мъсто въ фельетонъ, и безъ него онъ обратился въ наборъ словъ.

## Пятница, 2 мая.

Интересный посътитель лътъ 30. Одътъ и обстриженъ, какъ человъкъ, который не знаетъ недостатка въ карманныхъ деньгахъ и имъетъ досугъ слъдить за своей наружностью. Видъ трафаретный, неудобозапоминаемый.

Началъ говорить, замътно волнуясь:

. — Я ждаль опровержения на вашу замѣтку о дворянскомъ собрании. Но его нѣтъ. Значитъ, это правда, что вамъ отказали... что свѣдѣній не дали?

- Значитъ, правда.
- Говорять, и губернаторъ вамъ свъдъній не даеть?
- Не вруть.
- Послушайте... Но въдь, это... Въдь, это значить русскому правительству... значить, оно намъренно поддерживаеть такія изданія, какъ...
  - Вы хотите сказать о губернаторъ?
- Это все равно, что правительство... Позвольте, по какому праву?!. Это нечестно. Я... я не знаю. У меня... Я мирный человъкъ... Но это такъ на меня дъйствуетъ—хоть прокламаціи разбрасывать...
  - Виновать, вы меня знаете?
  - Знаю...
- Ну, а я васъ не знаю. Поэтому, лучше не будемте говорить ни о правительствъ, ни о прокламаціяхъ.

Съ минуту онъ сидълъ молча. Потомъ поднялся и сказалъ:

— Да, вы правы. Но въ вашихъ словахъ уже есть довъріе ко мнъ. Благодарю...

...Мещерскому разръшена народная газета. Вотъ бы давешнему посътителю объ этомъ сказать!..

Началь было писать статью о народныхъ газетахъ. На половинъ бросилъ и порвалъ. Выходитъ ярко и сильно. Отложу до завтра. Можетъ быть, удастся написать что-либо сърое, безцвътное, вялое, туманное—тогда, авось, проскочитъ.

Пускаемъ 5 строкъ объ отказъ газетъ обмъниваться съ Крушеваномъ. Почти безнадежная затъя.

Нашелъ способъ сказать объ увольнении наборщика изъ земской типографіи за то, что онъ написалъ корреспонденцію. Вставиль его въ перепечатку изъ Демянска, до котораго, впрочемъ, отъ насъ 2000 верстъ.

Получена проповъдь Ивана Кронштадтскаго. Его сопоставленіе погромленныхъ евреевъ съ евангельскимъ текстомъ: "любите враговъ вашихъ" еtc. крайне нуждается въ отповъди. Но...

... Чудеса: пять строчекъ о Крушеванъ уцълъли. Несомнънный цензурный недосмотръ.

Въ павлоградской корреспонденціи снято изъ отчета о думскомъ засъданіи: "Г. Веселовскій видить самое радикальное средство для мести мъщанскому обществу—закрыть училище".

Ръшительно не понимаю, въ чемъ туть "революція"!

Юзовка, опять потребовавшая около 20 минуть для редакціонной поправки, уцълъла. Но курьезно воть что.

Корреспонденть писаль:

"Нашъ режиссеръ фыркалъ, говоря, что шибко жидомъ пахнетъ".

#### А я сдълалъ:

"Нашъ режиссеръ оказался большимъ поклонникомъ г. Величко". Воображаю, что будеть, если эти строки попадуть на глаза Величко. То-то заважничаеть:

— Какой-де я популярный человыкь—даже въ Юзовкы меня знають!

И опять фельетонисть изуродованъ. Весь конецъ, который натинается словами: "служащіе (въ Луганской городской управ'в) работають безъ отдыха и срока",—снять.

Рабочій вопросъ!..

### Суббота, З мая.

...Статья о народныхъ газетахъ окончена. Удалась: такой бездвътности, кажется, мнъ еще не приходилось сочинять. За то и доволенъ же я: цензоръ, по всей въроятности, ничего не пойметъ и пропуститъ. Великое дъло—сноровка.

...Все то жъ:

- 1) Слова "кишиневская рѣзня" зачеркнуты: опять недосмотръ Г.
- 2) Въ статъъ "о народномъ образовании" стояло:

..."Городское населеніе отравляется разными листками да крушевановскими газетами".

"Крушевановскими" зачеркнуто—ergo, я правъ: вчера Крушеванъ проскочилъ по оплошности цензора.

3) Въ статъ о годовщинъ новороссійскаго университета пропало:

"Бываютъ моменты, когда она (цёпь между бывшимъ студентомъ и университетомъ) вдругъ обнаружится съ такой поразительной очевидностью, что только слёпые или озлобленные человъконенавистники не хотятъ ея зам'ътить".

Ясно: цензоръ въ словъ "человъконенавистники" усмотрълъ намекъ на Крушевана.

4) Въ корреспонденціи изъ Славяносербскаго утада стояло: "болтань голодныхъ людей — брюшной тифъ"... "Голодныхъ людей"—зачеркнуто, это ужъ мой недосмотръ: надо было поставить: "болтань недорода"...

Перепечатка изъ "Курьера" объ увольнени студентовъ московскаго университета за невзносъ платы снята.

### Воскресенье, 4 мая.

...Полный разгромъ!..

Пропов'ядь волынскаго архіерея Антонія цензоромъ задержана. А я над'ялся именно на нее, и потому не сдаваль въ наборъ инчего интереснаго. При томъ же типографія, по случаю воскресенья, работала половиннымъ штатомъ, и изъ-за пропов'яди принілось отложить другой срочный матеріалъ.

Номеръ не составляется. Оффиціальный редакторъ полетвлъ къ цензору...

- ...Редакторъ засталъ цензора, сидящаго за проповъдью. Слова о разорванныхъ въ Кишиневъ младенцахъ и надругательствъ надъженщинами оказались нодчеркнутыми красными чернилами.
- Я,—разсказываетъ редакторъ, —началъ убъждать его: помилуйте, говорю, слово архипастыря, сказано при тысячахъ народа, въ каеедральномъ соборъ...
- Видите, —возражалъ цензоръ, —я ничего противъ слова не имъю. Конечно, архипастырское слово. Но развъ можно такое печатать: "разрывали младенцевъ"... Богъ знастъ что!..
  - Ну, зачеркните "разрывали младенцевъ".
- Позвольте, какъ же я зачеркну? Въдь, архипастырь сказалъ. Неловко, знаете ли: архипастырь—и вдругъ зачеркивать.
  - Но если такъ, то пропустите.
- Не могу... Богъ знаетъ что разрывали младенцевъ, насильничали женщинъ!.. И не просите лучше — ни за что такое не пропущу!
- Но тогда мы сами эти слова вычеркнемъ. Позвольте, я сейчасъ же, при васъ это сдълаю.

- Нътъ, и вамъ неловко. Архипастырское слово, а вы его марать хотите!..
  - Но если вамъ нельзя марать и мив нельзя, то пропустите.
- Не могу. Вы, знаете ли, подождите до завтра. Я туть подумаю. Непременно разрешу—только воть эти слова...
- Но, въдь, намъ номеръ надо выпускать. Дайте—я сейчасъ вычеркну, что васъ смущаетъ.
- Нъть, нъть... Архипастыря, знаете ли, намъ цензировать не приходится...

...Или насъ всѣхъ, или цензора, но кого-то, несомивнно, надо поручить вниманію психіатровъ.

Кое-какъ составили номеръ. Въ типографіи уныніе. Тысяча номеровъ, т. е. пятая часть нашего тиража, снята изъ наряда. Издатель удрученъ.

- Какъ вы думаете, спрашиваеть онъ меня, сколько мы теряемъ въ годъ изъ-за нъкоторыхъ дефектовъ въ головъ цензора?
  - Тысячъ 10—15 навѣрное.
  - Больше до 20... Такой налогъ за чужую...

Я пробую его утвшить и говорю:

— А все-таки даже русская цензура не въ силахъ заставить молчать жизнь. Въдь, какъ упорно она не давала намъ употреблять слова "Кишиневъ". Однакожъ...

Онъ, въ отвътъ, только машетъ рукой.

А. Петрищевъ.

## Сонъ Лампіонова.

— Господи, да подвинься хоть немножко! Вѣдь сейчасъ упадешь!..

Петръ Ивановичъ Лампіоновъ подвинулся, потому что почувствовалъ легкое, совстмъ нажное прикосновеніе къ плечу.

Будь прикосновеніе чувствительніве,— не подвинулся бы ни за что, ни подъ какимъ видомъ не подвинулся бы, на зло вотъ всівмъ городовымъ, дворникамъ и разнымъ добровольцамъ, еще недавно съ дикимъ усердіемъ волочившимъ по тротуарнымъ плитамъ, по камнямъ мостовой безжизненное тіло Лампіонова и съ такой жестокостью тискавшимъ, терзавшимъ и всовывавшимъ его въ пролетку.

Но это жена, судя по голосу и обращенію. Да, это она, эта безотв'ятная, кроткая, всепрощающая женщина, которая воть уже пятнадцать л'ять какъ сопряжена ("сопряжена"!—улыбнулся во сн'я Лампіоновъ, вспомнивъ вычитанное имъ изъ кладбищенской эпитафіи см'яшное словечко) съ нимъ бракомъ! Полевой цв'ятокъ! Именно, не роза, не астра, или тамъ что-пибудь пышное,—а простой полевой цв'ятокъ, скромный, н'яжный, ц'яломудренный. А теперь смятый и растоптанный!

Лицо Лампіонова нахмурилось, затъмъ приняло страдальческое выраженіе, щеки надулись, и тяжелое дыханіе слетало съ его пьяныхъ, пахнувшихъ водкой и пивомъ устъ. "Ну, да, онъ пьяница! Дъло ръшенное. Онъ настоящій алкоголикъ. Такъ что же? Кто изъ порядочныхъ сколько-нибудь отзывчивыхъ людей на Руси не пьяница? И развъ это только теперь? Въдь русское пьян-

ство началось съ того времени, какъ повелась русская земля. И не то чтобы это отъ удали, отъ избытка силъ молодецкихъ! Какое тамъ! Обобьютъ крылья, и начинаетъ пить человъкъ! Да и какъ же иначе? Некуда податься слабому, безвольному человъку, – воть это самое главное и самое страшное! А впрочемъ"...

Петръ Иванычъ повернулся на другой бокъ, всёмъ существомъ почувствовалъ себя въ полнъйшей безопасности, дома, и даже довольно живописно откинулъ ногу въ стоптанной ботинкъ.

"Плевать на всъхъ и на все! На все, на все, на все, на все!" съ необычайнымъ ожесточениемъ мысленно зачастилъ Лампіоновъ и скрипнулъ зубами, — "и на всъхъ! Аминь!" заключилъ онъ и болтнулъ ногою въ воздухъ.

"Нѣ-ѣ-ѣтъ, не аминь! Нѣ-ѣ-ѣтъ! — снова завертълось у Лампіонова въ головѣ, — нѣ-ѣтъ, нужно протестовать, бороться! Что же это такое, а? Чиновники, баре, купцы, генералы, да что генералы, — поручики какіе-нибудь желтоносые и тѣ чувствуютъ себя въ своемъ правѣ, а насъ, писателей, встрѣчаютъ съ недовѣріемъ, недоброжелательствомъ, словно мы какіе прокаженные въ своей странѣ! Оттого, что страна некультурна и общество состоитъ на половину изъ дикарей. Да чорта ли мнѣ въ томъ? Какое мнѣ дѣло до дикарей! И развѣ я не вправъ разоблачать ихъ дикость, шельмовать ихъ невѣжество на каждомъ шагу, казнить? Казнить словомъ печати, свободнымъ сло..."

Даже во сиъ Лампіоновъ поперхнулся, и нить его мыслей оборвалась.

"Какъ? — лукаво спросиль онъ себя, — какъ вы изволили сказать? Свободнымъ словомъ печати? Да? Значитъ, слово печати свободно! Вы это утверждаете? Осмѣливаетесь это утверждать? А хотите, чтобы васъ за одно это самое мнѣніе — да по затылку? Желаете? Можете получить! Въ лучшемъ видѣ! Эхъ ты! Должно забылъ, какъ тебѣ попадало? Можно и напомнить! Помнишь, какъ года три тому назадъ, когда ты лѣтомъ сидѣлъ за редактора и пропустилъ статью, намекавшую на крупное хищеніе въ одномъ художественномъ обществѣ? Ты нарушилъ циркулярное распоряженіе, и газету за это пріостановили. Но передъ тѣмъ вызвали тебя куда слѣдуетъ и, какъ мальчишкѣ-школьнику или писцу изъ полицейскаго участка, задали головомоїку. А помнишь нахлобучку и прекращеніе розничной

продажи въ прошломъ году за легкую экскурсію въ область военнаго въдомства? А безчисленныя объясненія съ цензорами и недоразумънія съ обывателями? Помнишь, какъ кричалъ на тебя воинскій начальникъ, грозя упечь туда, куда Макаръ телять не гоняль? Помнишь, какъ именитый купецъ Надувакинъ пытался устроить "синдикатъ" съ цълью лишить тебя одежды, обуви и даже съъстныхъ припасовъ? Или какъ механикъ Индейкинъ за то, что ты печатно разоблачилъ жестокое обращение его съ учениками, пробоваль облить тебя стрной кислотой, и облиль бы, если бы не случайность... Или какъ поручикъ Разбейносовъ въ клубъ гровиль выпустить изъ тебя кишки за то, что ты въ газетъ разсказаль о безчинствъ, продъланномъ имъ надъ кафешантанной пъвицей Пташкиной? Что, пріятны тебъ эти воспоминанія твоего обращенія къ свободному печатному слову? Хороши картиночки, а? Полно дурака-то корчить! Свободное слово! Туда же! Чучело ты этакое! Да въдь пойми ты, что тебя за это самое твое свободное слово и презирали, и избъгали тебя, сторонились, ненавидъли и гнали, и догнали до самаго кабака, нашего всероссійскаго цънителя и уравнителя-кабака, гдв, наконецъ, ты и обрълъ утвшеніе своей скорбной писательской души. Воть теб'є твое свободное слово! Изъ-за него ты пьяницей сталь, никчемнымъ человъкомъ сдълался въ глазахъ всего этого общества, -- въ гороховаго шута превратился! Ты-соль земли, ты-городъ на горъ и шутъ гороховый! Ну, гдъ возможно такое соединеніе, какъ не въ странъ дикарей! Гдь, какъ не въ странь дикарей, тебь говорять: а, ты лучше всъхъ, ученъе, честнъе, правдивъе, ну, такъ смирись и молчи, а не то башку долой! Головы не смъй поднять, слова правдиваго, наболъвшаго въ груди слова не смъй вымолвить, иначе вся эта дикая ватага рабовъ набросится на тебя и задавитъ... Ихъ больше! Они сильнъе!.."

\* \* \*

Лампіоновъ лежалъ неподвижно, словно его и вправду кто-нибудь задавилъ. Чуть было слышно его дыханіе; распухшее, пьяное лицо его носило выраженіе тоски и страха.

Передъ его умственнымъ взоромъ длиннымъ, безконечно длиншымъ рядомъ лицъ, сценъ и событій проходила вся его страдальческая писательская жизнь, вся, съ самаго начала, когда онъ, полный надеждъ и силъ, жизнерадостный юноша выступилъ въ печати со своимъ первымъ разсказомъ, былъ замъченъ и обласканъ критикой, и до момента его настоящаго сотрудничества въгазетъ.

И весь этоть тяжелый страдальческій путь, рядомъ съ нимъ, шла его кроткая, безотвътная, върная жена, шла и дълила вмъстъ нужду и обиды жизни, безропотно принимая удары, наносимые иногда рукою хотя любящаго, но отъ злобы потерявшаго разсудокъ человъка!

На комъ же другомъ, кромъ нея, можно было вымещать обиды и власть?

И онъ обижаль и оскорбляль ее, съ мучительнымъ наслажденіемъ слѣдя, какъ отъ каждаго его слова, точно отъ удара, мѣнялось и блѣднѣло все лицо!.. И это была жизнь!

Лампіонову стало жаль, ужасно жаль — себя и жены. Его опухшее лицо исказилось гримасой плача, и крупныя, теплыя слезы потекли по щекамъ и подбородку на подушку.

Слезы успокоили его, и на него сошелъ тихій, благодатный сонъ...

Ему приснилось, что онъ пришелъ вечеромъ въ типографію продержать корректуру фельетона. Въ наборной, за конторкой, стоялъ метранпажъ Пальчиковъ. Они поздоровались. Пальчиковъ уступилъ Петру Иванычу высокій табуретъ, подвинулъ чернильницу, а самъ ушелъ. Вначалѣ въ наборной было много народу за кассами, потомъ всѣ, одинъ за другимъ, разбрелись.

Лампіоновь остался одинь. Склонившись надъ конторкой, онъусердно правиль статью, добавляя, сокращая, и она ему самому все болье и болье правилась. Но когда онъ, наконецъ, подписаль статью, ему сдълалось невыразимо грустно. Статья была горячая, убъжденная, честная и врядъ ли могла пройти въ газетъ.

О такихъ статьяхъ пріятели Лампіонова говорили: "Петя опять написалъ занозистую вещь, —должно быть *треснувши* былъ"... II статья—"пропадала".

Лампіонову стало жаль и эту статью, и себя, и техь, о комъ въ стать в говорилось, кого онъ пытался защитить и не могь...

— Зачъмъ, зачъмъ столько страданій! Безполезныхъ страданій!—воскликнулъ онъ.

Лампіоновъ взглянуль туда и обомліль. Иза, того угла и изъ , всёхъпдругикъ, изъ всёхъпдругикъ, изъ всёхъ кассь проворно выползали десяпками, сотнями, тысячами черныя, свинцовыя буквы, співшно, строклись, въ ряды, какъ строки, этинотроки-ряды смыкадись, въ отряды, и всёнэти отряды, безчисленное, множество, отрядовъ, въ стройномъ норядкъ, съ развівающимион красными знаменами, шли, къ дам-и піонову.

Петры Ивановичъ, янк живъ, ни мертвъ, сидълъ на табуреткъ, колъни его дрожали, губы тряслись и отъ страха не могли вымолвить слова.

И тотъ же голосъ, который послышался ему изъ угла, сказалъ:

— Смотри, вотъ оно все передъ тобою, твое безчисленное, непобъдимое воинство. Съ нимъ ли бояться тебъ? Съ нимъ, съ съ этимъ воинствомъ свободнаго слова, ты сильнъе всъхъ сильнъйнихъ владыкъ міра съ ихъ штыками и пушками, съ ихъ "безсмысленнымъ" пушечнымъ мясомъ, сколько бы его ни было! Захоти только—и послушныя твоему велънію мы, свинцовыя, скромныя буквы, соединимся въ слова и выраженія, растечемся въ цълые періоды красивой, сильной и убъдительной ръчи, ударимъ по струнамъ сердца, побъдимъ умы, покоримъ волю! Чувствуешь ли ты всю несокрушимую, нетлънную мощь человъческаго слова, чувствуешь ли ты все волшебное обаяніе его?...

И вдругъ лицо Лампіонова преобразилось: изъ плачущаго и жалкого сдълалось спокойнымъ, гордымъ, почти величественнымъ...

— О, да, да! —воскликнулъ Лампіоновъ, словно какая-то волна подняла его откуда-то снизу и вознесла высоко, высоко: —да, я чувствую ее!... Теперь никто мнѣ нестрапенъ, потому что я чувствую—я сильнѣе и выше всѣхъ. Пусть я жалокъ, ничтоженъ на видъ, пусть ветхо мое пальто и смѣшна моя порыжѣлая шляпа, пусть я самъ смѣшонъ всѣмъ, кто судитъ меня по внѣшности, отнынѣ это не будетъ ни обижатъ, ни волновать меня, —я повъялъ, я оцѣнилъ свою внутреннюю силу, я повѣрилъ ей!..

\* بـ \*

Лампіоновъ вдругь проснулся. Передъ нимъ стояла жена **и**, дергая за рукавъ, будила его.

— Вставай, — говорила она, — дворникъ принесъ повъстку, нужно расписаться.

И она подала ему четвертушку бумаги.

Лампіоновъ взглянуль на нее и вспомниль: это быль вызовъ къ мировому судьть по дтлу о выселеніи его за неплатежь изъ квартиры...

Каз. Баранцевичъ.

## Защита слова въ русской лирикъ.

Не одинъ русскій лирикъ—и изъ самыхъ вылающихся — служиль великому д'влу защиты слова довольно своеобразно: состоя на служб'в по цензурному в'вдомству. Служили въ цензур'в Тютчевъ, Майковъ, Полонскій и н'всколько другихъ, мен'ве значительныхъ.

Но было бы грѣшно видѣть въ этомъ символъ отношеній русской поэзіи къ свободѣ слова: оно было бы противоестественно. Скажуть: не такъ ужъ естественно браться на общественной службѣ за обузданіе и окарнаніе печатнаго слова, а въ интимной лирикѣ искренно считать себя сторонникомъ его свободы; но "русскіе люди—широкіе люди, широкіе, какъ ихъ земля" — и эти поэты совмѣщали несовмѣстимое. Набрасывая въ альбомъ своему цензурному сослуживцу остроумную эпиграмму, предсѣдатель комитета цензуры иностранной Тютчевъ нытался оправдать въ ней свое служеніе:

Велѣнью высшему покорны, У мысли стоя на часахъ, Не очень были мы задорны, Хоть и со інтуцеромъ въ рукахъ. Мы имъ владѣли неохотно, Грозили рѣдко, и скорѣй Не арестантскій, а почетный Держали карауль при ней.

Эта шуточная самозащита едва ли будеть принята къмъ-либо въ серьезъ: хорошъ почетный караулъ, который, стоя на границъ, однихъ гостей пропускаетъ, другихъ задерживаетъ и отправляетъ обратно во-свояси. Какъ ни остроуменъ, какъ ни снисходителенъ такой караулъ, онъ наряжается — въ противоположность почетному — не для "отданія почестей". Это, по намъреніямъ законо-

дателя, именно арестантскій карауль—и дѣлать изъ него, хотя бы на словахъ, караулъ почетный есть своеволіе, едва ли достойное того, кто, въ противоположность военному караульному, можеть отказаться отъ наряда и берется стеречь чужую мысль по своей волѣ. Почетнаго же въ этомъ караулѣ мало, — мало для обѣихъ сторонъ. Мало почета даже для тѣхъ, кого не пропускаютъ: какой почетъ быть жертвой силы?

И другой поэть изъ цензурнаго въдомства также отозвался на вопросъ о свободъ мысли лирическими строками, мало совмъстимыми съ его обязанностями по службъ. У него былъ "литературный врагъ".

Поэть чувствоваль себя сильнымъ:

Вольной мысли то владыка, то слуга, Я сбирался безпощаднымъ быть врагомъ, Поражая безпощаднаго врага; Но-тюрьма его прикрыма, какъ щиномъ. Передъ этого защитой я-пимей.

И поэть красноръчиво выясняеть всю безплодность внынныхъ узъ для свободной мысли:

Или вы еще не знаете; что мы Легче въруемъ подъ музыку цвией Всякой мысли, выходящей изъ тюрьмы? Иль не внаете, что даже злад ложь Облекается въ сіяніе добра, Если ей грозить насилья острый ножъ, А не сила неподкупнаго пера?

Но не только вслъдствіе этого общаго соображенія тактики заставляеть ноэта-полемиста умолинуть непрошенная "услуга" грубой силы: теперь его молчаніе есть требованіе литературной чести:

Я вчера еще перо мое точиль,
Я вчера еще кипъль и возражаль;
А сегодня умъ мой крылья опустиль,
Потому что я боецъ, а не нахаль.
Я краснъль бы передъ вами и собой,

Если бъ увника да вздумалъ уличать. Поневолъ онъ замолкъ передо мной,— И я полженъ поневолъ замолчать.

Что же затъмъ? Ужели только молчаніе въ этомъ частномъ случать—да служба въ цензуръ—надлежащій отвъть на то положеніе, при которомъ за мысли сажають въ тюрьму? Благожелательный Полонскій не быль ни бойцомъ, ни мыслителемъ. Онъ могъ только приходить въ ужасъ оттого, что

Стала свётомъ недосказанная ложь. Недосказанная правда стала тьмой. Что же дълать? И кого теперь винить? Господа! во имя правды и добра,— Не за счастье буду пить я,—буду пить За свободу мив враждебнаго пера.

Поистинъ—немного. Иначе отзывались на тъ же, неотступные для русскаго писателя, вопросы другіе русскіе поэты. Не пересмотръть все, что они писали о свободъ слова,—едва ли нуженъ такой специфическій обзоръ, — а напомнить о наиболье любопытныхъ и вдохновенныхъ произведеніяхъ и, быть можеть, намътить кое-какіе выводы—такова цъль этой замътки.

Не гимны безгранично свободному слову, не негодующій отпоръ вызываль у Пушкина гнетъ, тяготъвшій въ его мрачное время надъ всякой мыслью, — даже надъ мыслью царя русскихъ поэтовъ. Пушкинъ много претерпѣлъ отъ цензуры, усугубленной для него особеннымъ вниманіемъ къ его дарованію, но въ поэзіи онъ отвъчалъ на этотъ гнетъ легкой насмѣшкой веселыхъ и разсудительныхъ "Посланій къ цензору"; надо помнить, что они относятся еще къ 1824 году.

"Угрюмый сторожъ музъ" сначала даже какъ бы совсѣмъ не вызываетъ возмущенія поэта, который разсуждаетъ со своимъ давнимъ гонителемъ" и убѣждаетъ его, оставаясь на основной точкъ зрѣнія противника. Цензура нужна: наши писатели не страдаютъ отъ нея—"ихъ мыслей не тъснитъ цензурная расправа", и пора свергнуть ея иго не настала: "что нужно Лондону, то рано для Москвы". Мученикъ не писатель, а скорѣе цензоръ,

Людской беземыслицы присяжный толкователь, Хвостова, Буниной единственный читатель. И, отдавъ дань этому добровольному страдальцу, Пушкинъ набрасываетъ характеристику того идеальнаго цензора, противоположность которому представляютъ неизмѣнно цензора дъйствительные:

> Закону преданный, отечество любя, Принять отвётственность умёсть на себя... Онъ другъ писателю, предъ знатью не трусливъ, Благоразуменъ, твердъ, свободенъ, справедливъ...

#### И вдругъ:

А ты, глупецъ и трусъ! что дълаешь ты съ нами? Гдъ должно-бъ умствовать, ты хлопаешь глазами, Не понимая насъ, мараешь и дерешь; Ты чернымъ бълое по прихоти вовешь, Сатиру—пасквилемъ, поэзію—развратомъ, Гласъ нравды—мятежомъ, Куницына—Маратомъ.

#### А результать этого сыска? Нуль:

... Повърь мит, чьи забавы
Осмъивать законъ, правительство и правы,
Тоть не подвергнется взысканью твоему,
Тоть не знаваль тебя—мы знаемь почему—
И рукопись его, не погибая въ Летъ,
Безъ подписи твоей разгуливаеть въ свътъ.
Варковъ шутливыхъ одъ къ тебъ не посылалъ,
Радищевъ, рабства врагъ, цензуры избъгалъ,
И Пушкина стихи въ печати не бывали—
Что нужды? Ихъ и такъ иные прочитали.

Поэть, такимъ образомъ, нападалъ не на учрежденіе, но на его представителей. И оно немудрено: онъ самъ, какъ на "зерцало", указывалъ цензору "дней Александровыхъ прекрасное начало"; уставъ 1804 года, знаменующій это свободолюбивое и радостное начало, былъ еще въ дъйствіи, смѣнилось лишь вѣянье, смѣнились люди, и поэту казалось, что призывъ къ этимъ людямъ можетъ все исправить.

На поприщѣ ума нельзя намъ отступать!.. Старинной глупости мы праведно стыдимся, Ужели къ тѣмъ годамъ мы снова обратимся, Когда никто не смѣлъ отечества назвать, И въ рабствѣ ползали и люди, и печать!

Такова историческая иронія: при Шишковів, какъ оказалось, въ весьма непродолжительномъ времени цензурный гнеть усилился; при немъ вошли въ обычай секретныя наставленія цензорамъ; онъ составлялъ и представлялъ многоразличные проекты "тихаго и скромнаго потушенія зла" свободной мысли, онъ преслідоваль библейскія общества за распространеніе "карбонарскихъ" книгъ, въ числів которыхъ значился катехизисъ Филарета.

**Дальше было хуже,** — хуже не только потому, что вторая четверть прошлаго въка была для печати гораздо тяжелье первой, во еще болве потому, что здесь быль решительный шагь назаль: пропасть межиу ростомъ общественнаго сознанія и возможностью высказаться зіяла страшной и роковой бездной, грозя поглотить всякое движеніе самостоятельной мысли, всякую попытку воздівствовать на общественныя условія. И если многое непримиренное и непримиримое дълило вплоть до враждебности два направленія, въ которыя отлилась въ это время русская общественная мысль, то по цвлому ряду конкретныхъ вопросовъ между ними не было разногласія, — и свобода слова казалась обоимъ основой человъ. ческаго общежитія. Одно отзывалось на этоть віжовічный вопросъ могучими ударами по твердынъ мрака: публицистика западниковъгордость русской мысли; другое отразило эту общую жажду свободы слова въ звучныхъ гимнахъ, о которыхъ охотно забываютъ современные эпигоны славянофильства и которые сохранились не только "въ благодарной памяти", но въ живомъ сознаніи его противниковъ. Именно они съ восхищениемъ твердятъ "Давида" Хомя-BOBa:

Пѣвецъ-пастухъ на подвить ратный Не бралъ ни тяжкаго меча, Ни шлема, ни брони булатной, Ни лать съ Саулова плеча; Но, духомъ Божьимъ осѣненный, Онъ въ поле бралъ кремень простой, И падалъ врагъ иноплеменный, Сверкая и гремя броней.
И ты, когда на битву съ ложью Возстанетъ правда думъ святыхъ,

Не налагай на правду Божью Гнилую тягость лать земныхъ. Доспёхъ Саула—ей окова, Сауловь тягостенъ шеломъ, Ел оружье—Божье слово, А Божье слово—Божій громъ.

И, быть можеть, въ недалекомъ будущемъ, когда неотвратимзя побъда закончить борьбу за свободное слово, его поборники не найдуть въ литературъ прошлаго лучшаго изображенія этого прошлаго, чъмъ "Навуходоносоръ" Хомякова:

Вавилона царь суровый Быль богать и быль силень; Въ неразрывные оковы Заковаль онъ нашъ Сіонъ, Онъ чубил ожесточенно Наши въчныя права: Слово — Божій даръ священный, Разунь, — лучь отъ божества. Милость Бога забывая, Говориль онъ: все творять Мой булать, моя десная, Царскій взглядъ.

Возмездіе за нарушеніе естественных правъ коренится въ

Но отистиль ему Ісгова. Казнью жизнь ему сама: Вродить нёмъ губитель слова. Травку щиплеть врагь ума. Какъ работникъ подъяренный Безсловесный глупый воль. Не глядя на міръ надземный, Живъ ли Мстящій за Сіонъ?. Но покайся, но супренно Полюби Его законъ. Духъ свободы, святость слова, Святость мысленныхъ даровъ, И простить тебя Ісгова Отъ невидимыхъ оковъ; Снова на престолъ великій Возведеть тебя царемъ

И земной візнець владыки Освятить Своимъ візнцомъ.

Такимъ образомъ, неприкосновенность слова освящалась и закрѣплялась для Хомякова высшей для религіознаго человѣка санкціей: оно есть законъ Господа. Съ такимъ же преклоненіемъ, довѣріемъ и увлеченіемъ говорилъ о свободномъ словѣ самый привлекательный и самый искренній изъ единомышленниковъ Хомякова—Константинъ Аксаковъ въ своемъ знаменитомъ "Свободномъ словѣ":

Ты чудо изъ божьихъ чудесъ,
Ты мысли свётильникъ и пламя,
Ты лучъ намъ на землю съ небесъ,
Ты намъ человъчества знамя,
Ты гонишь невъжества ложь,
Ты въчною жизнію ново,
Ты къ свёту, ты къ правдё ведешь,
Свободное слово.

Лишь духу власть духа дана,
Въ животной же силъ нъть прока:
Для истины—гибель она,
Спасенье—для лжи и порока;
Враждуеть ли съ ложью,—равно
Живить его жизнію новой...
Неправдъ опасно одно
Свободное слово.

Ограды властямь никогда
Не зижди на рабстве народа,
Где рабство, тамь бунть и беда;
Защита оть бунта—свобода.
Рабъ въ бунте опасней зверей,
На ножь онь меняеть оковы...
Оружье свободныхь людей—

Свободное слово.
О, слово, даръ Бога святой...
Кто слово, даръ божескій, свяжеть,
То путь человіку иной.—
Путь рабства преступный укажеть
На козни, на вредную річь...
Въ тебі жъ и ціленье готово,
О духа единственный мечь,
Свободное слово!

Отвлеченныя формы, въ которыя выливались эти панегирики, не должны обманывать относительно ихъ конкретнаго содержанія; за ними крылась весьма реальная потребность, которая получала риторическое выраженіе лишь подъ давленіемъ разнообразнымъ обстоятельствъ. Любопытнымъ показателемъ этой живой потребности высказаться свободно служить гораздо мен'ве изв'юстное стихотвореніе Константина Аксакова, обращенное имъ въ самомъ начал'в д'вла освобожденія крестьянъ къ императору Александру II и не предназначенное для печати:

Въ Россію въруя, на бой съ лукавой ложью
Въ честь правды и добра безъ страха ты идешь.
Върь въ истину и свъть, люби свободу Божью:
Свъть нуженъ истинъ, мракъ—прикрываетъ ложь.
Любовь и истину дать Русь тебъ готова;
Любовь и истина надежнъй всякихъ узъ;
Ты возвратишь, о Царь, землъ свободу слова,
И Богъ благословитъ съ народомъ твой союзъ!..

Съ такимъ же энтузіазмомъ относились къ свободѣ слова итькоторые другіе поэты, близкіе къ первоначальному славянофильству. Алексѣй Толстой—"двухъ становъ не боецъ, а только гость случайный"—вложилъ въ уста своего автобіографическаго Іоаниа Дамаскина вдохновенныя слова, которыя часто цитируются въ примъненіи къ политическому рабству слова, хотя въ подлининмъ имъютъ болъе широкое значеніе:

> Надъ вольной мыслыю Богу не угодны Насиліе и гнеть: Она, въ душт рожденная свободно, Въ оковахъ не умреть.

Лишь недавно появилось въ печати другое — юмористическое стихотвореніе гр. Алексізя Толстого, имізющее предметомъ свободу слова: его извістное посланіе къ Лонгинову, начальнику главнаго управленія по дізламъ печати въ началіз семидесятыхъ годовъ прошлаго столітія. Въ сатиріз этой поэтъ прежде всего выражаетъ недоумізніе по поводу того, что Лонгиновъ огорчетъ теоріей Дарвина; Толстой убіждаетъ цензора отнестись терпізивнів къ гонимому ученію: "И Коперникъ віздь отчасти не сходилом съ Моисеемъ"... Если "лелізять съ видомъ нянюшки еврейскім

жреданья", то, чтобы быть последовательнымъ, нужно запретить в Галилея...

> ... Если жъ ты допустишь здраво, Что вольны въ наукъ мивнья,-Твой контроль съ какого права? Выль ли ты при сотвореньи? Отчего-бъ не понемному Введены во бытіе мы? Иль не хочешь ли ужъ Богу Ты предписывать пріемы? Способъ, какъ творилъ Создатель, Что считаль Онь боль кстати.-Знать не можеть предсёдатель Комитета о печати. Ограничивать такъ сивло Всесторонность Божьей власти,--Въдь такое, Мише, дъло Пахнеть ересью отчасти. Въдь подобные примъры Подавать неосторожно, И тебя за скудность вѣры Въ Соловки сослать бы можно"...

l'оненія на науку не приведуть ни къ чему. Она, появившись у масъ еще со временъ Ломоносова, незам'тно развивается, несмотря на вст стъсненія.

с... Льеть на міръ потоки свёта И слёдя, какъ въ тьмё лазурной Ходять Божія планеты Безъ инструкціи цензурной,— Кажеть намъ, какъ та же сила, Вся въ иную плоть одёта, Въ область разума вступила, Не спросясь у комитета. Врось же, Миша, устрашенья, У науки нравъ не робкій, Не заткнешь ея теченья Ты своей дрянною пробкой \*).

Но, какъ отмъчено выше, лирики-государственники ограничн-вались по преимуществу звучными гимнами къ свободному слову.

<sup>\*) «</sup>Новый Путь», 1904, январь.

**Красиво заканчивается** этотъ рядъ сильныхъ обращеній популярнымъ стихотвореніемъ гр. Голенищева-Кутузова:

Для битвы честной и суровой Съ неправдой, злобою и тьмой Мив Вогь даль мысль, мив Богь даль слово-Свой мощный стягь, свой мечь святой. Я ихъ пріяль изъ Божьей длани, Какъ жизни даръ, какъ солнца свътъ-И пусть въ пылу, на полъ брани, Нарушу я любви завѣть, Пусть, правый путь во тых теряя, Я гръхъ свершу, какъ блудный сынъ,-Господень судь не упреждая. Да не коснется власть земная Того, въ чемъ властенъ Богъ одинъ. Да! наложить на разумь цъпи И слово можеть умертвить Лишь Тоть, Кто властень вихрю въ степи И грому въ небъ запретить.

А у тѣхъ, чья политическая—и поэтическая—мысль была поистинъ скована, не хватало силь на эти звучные гимны: вдохновеніе требуеть возможности сказать все—половинчатымъ оно быть не можеть. И они предпочитали—смъяться:

> Поклонъ тебѣ, свобода! Тра-ла, ла-ла, ла-ла! Съ рабочаго народа Ты тяготу сняла!..

И въ этомъ тонъ—почти вся лирика Некрасова, посвященная свободъ слова: и юмористическія "Пъсни о свободномъ словъ", и "Судъ", и пъсня объ "Аргусъ". Но не разъ подъ смъшливымъ тономъ слышится совсъмъ иное—и кто знаетъ журнальный путь Некрасова, тоть вложить соотвътствующее настроеніе въ веселые стихи...

Но жизнь была такъ коротка Для пъсенъ этой лиры— Отъ типографскаго станка До цензорской квартиры!

Онъ смѣялся—какъ одновременно съ нимъ смѣялась "Искра", смѣялся В. Курочкинъ, въ забавной пародіи "Природа, весна и

любовь" изобразившій модификаціи, претерпіваемыя литературнымъ произведеніемъ подъ рукою осторожнаго редактора и "самостоятельнаго" цензора. Но иногда въ той же шутливой формъ Некрасовъ давалъ понять, какъ невыносимо тягостно и унизительно наказаніе за мысль, даже налагаемое не въ сыскномъ порядкъ, но свободнымъ, гласнымъ судомъ. Читатель помнитъ разсказъ поэта о томъ, какъ онъ отбывалъ законное наказаніе

> На гауптвахть городской Подъ въчнымъ смрадомъ тютюна,

какъ его донимали здъсь разныя мелочи жизни отъ блохъ до либеральныхъ изліяній гвардейскаго офицера:

Блоха—безеонница—тютюнъ—Усатый офицеръ-болтунъ,
Тютюнъ—безеонница—блоха,—Все это мелочь, чепуха!
Но вършшь ли, читатель мой!
Такъ иногда съ блохами бой
Былъ тошенъ, смрадомъ тютюна
Такъ жизнь была отравлена,
Такъ больно клопъ меня кусалъ
И такъ жестоко донималъ
Что день, то новый либераль,
Что я закаялся писать...
Богъ въсть, увидимся ли опять!...

Смѣшно, но лучшій комментарій къ смѣшливымъ стихамъ Пекрасова о цензурѣ—его предсмертныя слова, переданныя Н. А. Бѣлоголовымъ. "Вотъ оно, наше ремесло"—сказалъ поэтъ:—"когда я началъ свою литературную дѣятельность и написалъ первую свою вещь, то тотчасъ же встрѣтился съ ножницами; прошло съ тѣхъ поръ 67 лѣтъ, и вотъ я, умирая, пишу свое послѣднее произведеніе, и опять таки сталкиваюсь съ тѣми же ножницами". И поэтъ не дождался появленія въ печати поэмы "Пиръ на весь міръ". А вѣдь дѣло не только въ этомъ—есть и иныя печальныя слѣдствія неволи, тяготѣющей надъ словомъ: она вѣдь не губитъ готовыя произведенія—она только пресѣкаеть ихъ распространеніе. Но есть произведенія, которыя она губитъ въ зародышѣ и окончательно; наложивъ тяжелую руку на мысль, она не даетъ ей развитія внутренняго. И сколько бы ни указывали на тѣ или иныя выдающіяся творенія, скрытыя—временно—оть читателя и иногда загубленныя совсёмъ, надо помнить, что есть и иныя творенія—не только не напечатанныя, но и не написанныя, потому что атмосфера неволи сковала творческое вдохновеніе. Д'ёловой и боевой Некрасовъ думаль о более реальныхъ нуждахъ. "Пропала книга"—и въ этомъ одна печаль:

Прощай! Горька судьба твоя, Въдняжка! Какъ зима настанеть, За чайнымъ столивомъ семья Гурьбой читать тебя не станеть. Не занесешь ты новыхъ думъ Въ глухія, темныя селенья, Гдъ изнываеть русскій умъ Вдали отъ центровъ просвъщенья!

Эта реальность лирическаго ивснопвия въ защиту слова не есть особенность лирики Некрасова: этимъ двловымъ характеромъ запечатлвна вся та лирика, образцы которой мы напомнили читателю. Это не отвлеченные гимны, не доктринерскія благоножеланія, не призывы къ свободів ради свободы: это "стихотвореніе на случай", это отвіть на опреділенныя требованія жизни, а не только мысли. Не для размаха и дерзновенія философскихъ теорій нужна намъ свобода, а для возможности жить. И это слышится въ русской лириків; въ отдівльныхъ конкретныхъ случаяхъ это, быть можеть, трудно показать. Мы затруднились бы, напримірь, намітить, что именно сказаль бы графъ Голенищевъ-Кутузовъ, если бы мысль была свободна, если бы "наложить на разумъ цівни" осмітивался только Тоть.

Кто властенъ вихрю въ степи И грому въ небѣ запретить...

Но мы знаемъ, что сказали бы другіе. И мы знаемъ, что они это скажуть.

А. Горнфельдъ.

## Цензура послъ цензуры.

Въ Испаніи, въ дни святой инквизиціи, законъ дозволялъ "подънадворомъ двухъ—трехъ цензоровъ писать обо всемъ, не касаясь, однако, ни правительства, ни церкви, ни политики, ни вопросовънравственности, ни высокихъ особъ, ни существующихъ учрежденій, ни театра, ни иныхъ зрѣлищъ, ни какого бы то ни было, имъющаго отношеніе къ чему бы то ни было"... Въ виду такого закона смѣтливый Фигаро предпочелъ бросить перо и приняться за бритву.

Русскій писатель мужественнѣе Фигаро. Горемыка со вздохомъоблекаеть мысль и слово въ тяжелыя вериги цензурныхъ требованій и тщится высказать, что можеть, кое-какъ изворачиваясь, при нуждѣ, языкомъ, который Щедринъ безпощадно заклеймилъмиенемъ "рабьяго". Особенно тяжелыя вериги выпадають на долюнисателя, который задается цѣлью бесѣдовать съ массами, волею историческихъ судебъ еще не пріобщенныхъ къ свѣту современнаго знанія, съ тѣми, что едва одолѣли нашу убогую "начальную" школу, но—жаждуть дальнъйшаго просвъщенія.

Непросвътленныя массы у насъ называють "народомъ", издания для нихъ—народными, библютеки, для нихъ открываемыя, — народными библютеками, какъ бы обособляя эти массы отъ слоя общества, въ который, вопреки всъмъ оплотамъ, просвъщение всетами болье или менье проникло. Слой этотъ—"интеллигенцю"— всевластное чиновничество признаетъ крайне неудобнымъ: прісбщившись къ свъту, онъ служитъ свъту. Въ соприкосновеніи съ нимъ невъжество массъ таетъ. Бюрократія опасается такого соприкосновенія. Она сознаетъ, что можетъ существовать только во мракъ. И сознаніемъ этимъ полны всъ члены ея отъ высшаго до низшаго.

Только такимъ инстинктомъ самосохраненія и объясняется та ярая ревность, съ которой истый чиновникъ охраняеть массы отъ всякаго элемента, способнаго дать имъ знаніе, развить въ нихъ мысль и человъческое достоинство. Эта ревность то и дъло доходитъ до забвенія самаго закона. Для борьбы со свътомъ чиновнику русскій законъ кажется недостаточнымъ; онъ смъло раздвитаетъ границы закона административными распоряженіями и самымъ грубымъ произволомъ. Попытаюсь иллюстрировать это примъромъ.

Какъ только, лётъ пятнадцать—двадцать тому назадъ, въ интеллигентномъ обществе, после движенія въ пользу школъ, возникло стремленіе—на ряду съ дальнейшимъ развитіемъ школы—разработать пути вне-школьнаго образованія, можетъ быть, боле плодотворные, чёмъ самая школа (следовательно, въ глазахъ бюрократіи и боле вредные),—администрація тотчасъ озаботилась надзоромъ за ними.

На просвытительныя стремленія интеллигенціи она реагировала трежде всего напоминаніемъ цензурів, что къ произведеніямъ, назначеннымъ для "народа", слідуеть относиться особенно строго. И сверхъ того, какъ бы не довіряя самой цензурів, сочла необходимымъ преградить "народу" доступъ даже къ книгамъ, признаннымъ цензурою безвредными. Для массъ установлена была еще цензура надъ книгами, пропущенными цензурой,—цензура послю цензуры:

Дать полную картину такой цензуры на нѣсколькихъ страницахъ, конечно, нельзя. Но та небольшая картинка административной метаморфозы, которую мнѣ хочется набросать, одна уже достаточно разъяснитъ, мнѣ кажется, насколько знакомство съ затронутымъ вопросомъ важно въ дѣлѣ освобожденія слова отъ тисковъ, на которые оно обречено въ настоящее время.

"Народныя" книжки распространяются двумя путями:—1) общимъ для всёхъ книгъ путемъ рынка и 2) черезъ просвётительныя учрежденія.

Рыночнымъ путемъ просвътительныя книги въ массы проникаютъ мало. На хорошую книжку нашему крестьянину денегъ не хватаетъ. Снабжаютъ его книгой продавцы, которымъ хорошей книжкой торговать несподручно. Рыночнымъ путемъ доходятъ до массь больше книжки, которыя продаются издателемъ по 60—90 к., рёдко по рублю, за сто печатныхъ листовъ большого формата—отъ 1/6 коп. до 1 коп. за листъ, а покупателю обходятся копейки по двё, по три за листъ. Этой полуграмотной, часто развратной книгой отравляютъ простолюдиновъ издатели съ . Никольской", всякіе книгоноши, офеяи, уличные, ярмарочные продавцы съ ларей, съ возовъ, въ кіоскахъ. Къ этимъ изданіямъ и цензура очень милостива, и власти ея распространенію не препятствуютъ. "Милордъ Георгъ", "Повъсть о томъ, какъ Макаръ Кузмичъ въ трубу вылетълъ", "Разсказъ о Макаркъ-душегубъ", "о солдатъ Яшкъ", всевозможные пъсенники свободно и широко проникаютъ въ деревно—странно сказать—на ряду съ дешевыми изданіями святъйшаго синода (который, конечно, можетъ издаватъ книги крайне дешево), на ряду съ "житіями святыхъ", съ "поученіями", съ Евангеліемъ.

За то интеллигентную книжку съ текстомъ, оплаченнымъ рублей въ 50 съ листа за одно изданіе, напечатанную, сброшюрованную, иллюстрированную опрятно, въ такихъ условіяхъ продавать нельзя. Такими книжками мелкій обыватель нашихъ городишекъ, нищій обыватель нашихъ деревень пользуется, главнымъ образомъ, изъ библіотекъ и читаленъ. На эти-то учрежденія и направлено все вниманіе администраціи.

Мъры противъ нихъ начались изданіемъ "Правиль о безплатныхъ народныхъ читальняхъ, изданныхъ министромъ внутреннихъ дъль 15 мая 1890 года". Составлены эти правила, по указанію самого министра, "на основаніи примъчанія къ статъъ 175 устава о цензуръ" и—насколько извъстно—по соглашенію съ оберъ-прокуроромъ св. синода и министромъ народнаго просвъщенія.

Уже этотъ первый шагъ недостаточно согласованъ съ закономъ. Не странно ли, прежде всего, то, что не законодательнымъ порядкомъ, а простымъ административнымъ распоряжениемъ, которому не можетъ быть даже мъста въ полномъ собрани законовъ Россійской Имперіи, издаются "правила", лишающія огромную часть населенія самыхъ существенныхъ правъ: въдь обывателей, полноправныхъ по закону, "правила" лишаютъ возможности свободно и удобно пользоваться книгами, которыя признаны цензурою

безвредными. Въ "читальни" "правила" допускають только вниги, избираемыя для нихъ ученымъ комитетомъ м-ва нар. просв.

"Правила", точно такъ же произвольно и безъ всякаго видимаго основанія, лишають всёхъ россіянъ, безъ особаго на каждый случай разрёшенія начальства, права зав'ёдывать "читальнями". Чёмъ вызвано такое устраненіе отъ читаленъ лицъ, ни въ чемъ не провинившихся, не заподозр'ённыхъ, не только частныхъ лицъ, не только выборныхъ земствъ и городовъ, но даже предводителей дворянства, земскихъ начальниковъ?

Далве, при изданіи "правиль", нигдв не указано, чтобы они имвли временный характеръ. Между твиъ, изданы они на основаніи примвчанія въ ст. 175, которое только "въ виду временной мперы" предоставляеть министру внутреннихъ двль "указывать ивстнымъ начальникамъ тв произведенія печати, которыя пе должны быть допускаемы въ публичныхъ библіотекахъ и общественныхъ читальняхъ". Такъ, на основаніи временнаго полномочія, администрація смвло издаеть постоянныя "правила".

Почти невъроятно!

Еще изумительные, что администрація, издавъ "правила", не смущалсь, превышаеть власть, данную ей примычаніемъ въ ст. 175.

Въ этомъ примъчаніи, какъ мы видъли, предоставляется, и то временно, запрещать обращеніе извъстныхъ сочиненій въ читальняхъ. "Правила" же составлены по системъ разръшенія сочиненій, что, какъ хорошо испытано всѣми лицами, прикосновенными къ читальнямъ, далеко не одно и то же! И просвътительныя учрежденія, и пресса неоднократно изъявляли скромное желаніе, чтобы для читаленъ замѣнили незаконную систему хотя бы нѣсколько болѣе законной системой запрещенія. Врядъ ли въ какой-либомной странъ когда-нибудь выражалось столь скромное желаніе. И все-таки оно остается неудовлетвореннымъ!

Дальнъйшее искажение закона принялъ на себя уже ученый комитетъ мин. нар. пр.

Выборъ книгъ, которыя могуть быть пріобрѣтаемы въ "читальни", "правилами" 15 мая 1890 г. предоставленъ быль этому комитету. При этомъ "правила" дали, однако, комитету довольно точныя указанія, какихъ читателей ему слѣдуеть имѣть въ виду. "Правила" указали именно, что читальни могутъ давать матеріалъ

для развитія читающихъ приблизительно въ предълахъ гимназичеснаго курса. Это ясно уже изъ того, что "правила" предлагаютъ на первый разъ допустить въ читальни всѣ книги, "которыя значатся въ издаваемыхъ ученымъ комитетомъ каталогахъ для ученическихъ библіотекъ среднихъ учебныхъ заведеній"; а также изъ того, что "правила" главный контингентъ читателей видятъ въ "лицахъ низшихъ сословій и въ воспитанникахъ высшихъ и среднихъ учебныхъ заведеній".

Все это довольно ясно, но въ средв ученаго комитета камимъ-то тайнымъ процессомъ самыя "правила", изданныя министерствомъ вн. д. по соглашенію съ синодомъ и самимъ же министромъ нар. пр., еще сузились, исказились до неузнаваемости.

Я слышала—и изъ очень достовърныхъ источниковъ—длиный рядъ разсказовъ о томъ, какъ совершался этотъ процессъ: какимъ образомъ печальная участь вязать и ръшить доступъ книгамъ въ читальни выпала на долю ученаго комитета, какъ онъ былъ сначала пораженъ такою неожиданной и несвойственной ему задачей (совершенно несогласной съ Высочайше утвержденнымъ уставомъ комитета); какую бурю, какія распри подняли въ немъ вопросы, возникшіе по поводу этой задачи... но не считаю себя вправъ передавать ихъ. Скажу только, что когда исторія, по оставшимся запискамъ, докладамъ, мемуарамъ, возстановитъ ходъ этого дъла, оно явится поразительной иллюстраціей извъстному замъчанію, которое, кажется, приписывають императору Николаю Павловичу: "столоначальники всею Россіей правять!"

Могу указать, однако, на тв явленія, которыми внутренняя жизнь комитета проявилась извив, открыто отразилась на книгахъ, предназначаемыхъ для "народа".

Проглядывая списки книгь, допущенных въ читальни ет переме годы подчиненія ихъ комитету, встрівчаеть цівлый рядь сочиненій весьма серьезных и дівльных, которыя въ свое время были очень пригодны для самообразованія. Но все это сочиненія устарівлыя. Большинство ихъ стало уже библіографическою різдкостью... а новыхъ книгъ такого характера комитеть теперь не пропускаеть ни одной. Чтобы убіздиться въ этомъ, стоить проглядівть вышедшее въ 1903 г. "Дополненіе къ каталогу книгъ для безплатныхъ читаленъ". Здізсь все какая-то дізтская литература или литература для "взрослыхъ дътей". Откуда же такая персиъна въ мъркъ, прилагаемой къ потребностямъ читающихъ?

Внимательно приглядываясь къ дёлу, просматривая опредёленія ученаго комитета, напечатанныя въ "Журналёмин. нар. пр.", и "каталоги" комитета, не трудно усмотрёть, что лучшія, нынё устарёлыя книги попали въ читальни прямо по указанію "правиль" 15 мая 1890 г. изъ "опыта каталога ученическихъ библіотекъ среднихъ учебныхъ заведеній", но что затёмъ въ средё комитета возстали какіе-то вліятельные обскуранты и дёятельно стали суживать самыя рамки читаленъ, даже опредёленныя "правилами".

Видно также, что темныя силы эти сосредоточивались, главнымъ образомъ, въ особомъ отделъ комитета.

Не всякому, быть можеть, изв'встно, что ученый комитеть состоить изъ двухъ отд'вловь - "основного", в'вдающаго д'вла высшихъ и среднихъ учебныхъ заведеній, и "особаго", в'вдающаго народныя школы.

Въ "Журналѣ министерства" за 1891—98 годы (приблизительно) видно, что сначала основному отдѣлу еще удавалось проводить въ читальни немало книгъ изъ библіотекъ даже старшаго возраста среднихъ учебныхъ заведеній. Но затѣмъ въ опредѣленіяхъ основного отдѣла не оказывается ни строки, касающейся читаленъ.

Читальни переходять въ нераздёльное вёдёніе особаго отдёла и снабжаются чуть ли не исключительно дётскими книгами.

Вспомнивъ при этомъ, что въ комитетъ всъ дъла ведутся тайно, что на ръшенія комитета невозможны никакія апелляціи, легко понять, что сношенія съ нимъ много тягостнъе, что даже сношенія съ цензоромъ возможны разговоры, на цензора можно апеллировать въ цензурный комитеть, на комитеть— въ главное управленіе по дъламъ печати... Въ болте серьезныхъ случаяхъ даже на главное управленіе возможна апелляція въ комитетъ министровъ. Нарушеніе закона со стороны цензурнаго въдомства допускаеть обжалованіе въ сенатъ. На ученый же комитетъ возможна развъ жалоба министру народнаго просвъщенія, но когда же ему заниматься пересмотромъ отдъльныхъ книжекъ? Это возможно только въ очень ръдкихъ, исключительныхъ случаяхъ.

Такъ, безъ всякаго законодательнаго акта, силою одного чиновничьяго произвола, завершилась нъкая эволюція, если можно такъ выразиться: отъ временнаго разрѣшенія закрывать доступъ въ читальни тѣмъ или другимъ книгамъ изъ числа разрѣшенныхъ цензурою, администрація собственною властью перешла къ тому, что допускаеть въ читальни только очень немногія книги, полудѣтскаго содержанія, которыя тайно и почти безапелляціонно разрѣшаеть допустить въ нихъ особый отдѣлъ ученаго комитета.

А этимъ "цензура послѣ цензуры" не ограничивается. Я дала только одну картину такой цензуры. Даже еще и книгѣ, разрѣ-шенной ученымъ комитетомъ, доступъ въ читальни не вполнѣ обезпеченъ. Ее могутъ вычеркнуть изъ каталоговъ любой читальни и окружный инспекторъ, и директоръ народныхъ училищъ, и губернаторъ... На какомъ основаніи?

Это у нихъ надо спросить.

М. Слъпцова.

## Цензурная нецензурность.

(Отрывки изъ воспоминаній литератора).

Въчно преслъдующая русскаго человъка мучительная мысль, что наиболье интересные матеріалы, характеризующіе общественную жизнь, могуть внезапно погибнуть, отучаеть его и оть письменнаго изложенія всего выдающагося, и, тыть болье, оть храненія различнаго рода "документовь". Это всты знакомое обстоятельство не дало мнъ возможности сберечь поистинъ богатыя фактическія данныя, освыщающія дъятельность цензуры за послъднія два десятильтія пропілаго выка, и заставляеть прибыгнуть къ отрывкамъ изъ воспоминаній, иллюстрируя ихъ лишь самымъ ничтожнымъ запасомъ случайно сохранившихся корректурныхъ столбцовъ.

Посл'в долговременнаго пребыванія внів преділовъ Европейской Россіи, я, возвратившись въ 1886 г. въ эти преділы, совершенно случайно попаль въ городъ Орель, гдів прежде всего попытался пристроиться къ "Орловскому Въстинку".

О немъ въ городъ ходили въ это время легендарные слухи въ связи съ переходомъ газеты отъ г. Ч-ва къ г-жъ С-ой.

Опасаясь, что новая владёлица органа "не сумбеть ладить съ цензоромъ", о старомъ редактор'в-издател в говорили, что онъ "держалъ цензуру въ рукахъ".

Способъ "держанія" быль весьма оригиналень: корова сов'ятника губернскаго правленія, цензуровавшаго газету, обыкновенно паслась въ саду влад'яльца газеты, но какъ только цензоръ начиналь "пошаливать" со столбцами "Орловскаго Въстинка", б'ядное животное подвергалось остракизму впредь до усмиренія ея хозяина. Орловскіе обыватели такъ ужъ и знали: если, заглянувъ

въ дырочку забора, они видѣли въ саду редактора цензорскую корову, то, значить, миръ царилъ въ редакціи, а нѣтъ коровы—слѣдовательно, владѣлецъ газеты воюеть съ цензоромъ.

Не буду передавать всёхъ подробностей, какъ я сдёлался сначала простымъ сотрудникомъ "Орловскаго Въстичка", а затёмъ былъ нёкоторое время членомъ "обновленной" редакціи, и мерейду прямо къ отрывкамъ изъ воспоминаній о цензурів, съ которою особенно близко познакомился во второй періодъ своей дёятельности въ названномъ провинціальномъ органів, т. е. въ качествів члена редакціи.

Въ это время у газеты имълось четыре цензора: два совътника правленія (С—скій и И—овъ), вице-губернаторъ (С—цкій), губернаторъ (знаменитый Н—овъ), требовавшіе отъ "Орловскаго Въстинка" удовлетворенія своихъ личныхъ взглядовъ и вкусовъ, совершенно игнорируя какіе бы то ни было законы и задачи петатнаго слова. При такихъ условіяхъ немыслимо было бы существованіе газеты, если бы, къ ея счастію, всѣ эти четыре распорядителя не были въ ссорѣ: совѣтники не ладили другъ съ другомъ, а вице-губернаторъ былъ на ножахъ съ губернаторомъ.

Этимъ обстоятельствомъ и пользовался "Орловскій Въстникъ". Каждое утро дѣятельность редакціи начиналась съ того, что наводилась справка, "кто сегодня цензоръ?" И соотвѣтственно полученнымъ свѣдѣніямъ направлялся къ цензору матеріалъ: если цензоромъ былъ совѣтникъ губернскаго правленія С—кій, то посылались статьи, непропущенныя совѣтникомъ губернскаго правленія И—вымъ, и наоборотъ \*); если же цензорскія обязанности исполнялъ вице-губернаторъ, то посылались статьи, не пропущенныя обоими совѣтниками плюсъ губернаторомъ; въ случаѣ, если что-либо херилъ вице-губернаторъ, редакція старалась провести ихъ черезъ губернатора и т. д.

Но это касалось лишь самыхъ безобидныхъ статей по такъ называемымъ "общимъ" вопросамъ, беллетристическихъ фельето-

<sup>\*)</sup> Иногда за одного изъ советниковъ цензуровала его дочь, пятый блюститель надъ «Орловским» Въстииком». Редакціи приходилось считаться и съ этимъ обстоятельствомъ, такъ какъ у «дочери» были самостоятельные вкусы.

новъ, переводовъ и иностранныхъ обозрѣній. Что же касается данныхъ по жгучимъ вопросамъ общественной жизни, и особенно фактовъ, характеризующихъ мѣстную жизнь, то въ этомъ отношеніи никакая "политика" не помогала: всѣ цензоры немилосердно уничтожали такого рода статьи, доходя до невѣроятнаго абсурда въ своемъ усердіи.

Такъ, напримъръ, "Орловский Въстникъ" менъе всего могъ обслуживать свою губернію, и одинъ остроумный врачъ рекомендовалъ для провинціальной печати вообще "устроить заговоръ", — сообщивъ о немъ своимъ подписчикамъ, — въ томъ смыслъ, чтобы газеты сосъднихъ губерній обмънивались мъстными извъстіями: тульскія, положимъ, газеты помъщали бы свъдънія объ Орловской губ., а орловскія — о Тульской, такъ какъ тульскому цензору, конечно, нътъ дъла до событій орловскихъ, а орловскому до тульскихъ, — и, такимъ образомъ, мъстная жизнь, при посредствъ сосъдней прессы, получала бы болье полное освъщеніе. А подписчики получали бы и свою, и сосъднюю провинціальную газету.

Воть до какихъ изворотовъ доходила обывательская мысль, не въря въ возможность избавиться отъ цензорскаго произвола!

Помимо безпощаднаго истребленія статей, цензура, — особенно въ лицѣ губернатора, считавшаго себя, къ слову сказать "литераторомъ", — стремилась проводить въ газетъ собственные взіляды.

Такъ, названный губернаторъ, помъстивъ въ "Гражданинъ" статью, въ которой восхвалялъ только что возникшій тогда институть земскихъ начальниковъ, требовалъ, чтобы его произведеніе непремънно было перепечатано въ "Орловскомъ Въстникъ". Когда письменное "предложеніе" объ этомъ не было исполнено редакцією, онъ вызвалъ завъдывавшаго послъднею и "кричалъ на него, топая ногами". Испуганный хозяинъ газеты, возвратившись отъ губернатора и сообщивъ о вышесказанномъ, доказывалъ членамъ редакціи о необходимости "пойти на компромиссъ". Но мы не согласились, заявивъ, что уйдемъ изъ газеты, и статья губернатора перепечатана не была. Къ счастію газеты, этотъ знаменитый начальникъ губерніи былъ скоро отставленъ отъ должности, а то не сдобровать бы "Орловскому Въстнику".

О жалобъ на произволъ цензоровъ хозяева газеты боялись даже думать, совершенно не въря въ защиту закона и опасалсь,

что "газету, составлявшую средство для ихъ существованія, отберуть".

Въ концъ концовъ, они постарались избавиться отъ "храбрыхъ" членовъ редакціи, предпочитая жалкое прозябаніе и лавированіе прямому заявленію правъ печатнаго слова. Весьма возможно, что лишь благодаря такому "такту" "Орловскій Вистникъ" сохранилъ свое существованіе.

Изъ Орла я перевхалъ въ г. Курскъ, гдъ въ 1898 г. небольшой кружокъ моихъ хорошихъ знакомыхъ началъ издавать свою "Курскую Газету".

Губернаторомъ здѣсь въ это время былъ М—нъ, страшнѣйшій юдофобъ, вице-губернаторомъ Б—гъ, а въ отсутствіе послѣдняго нашъ скромный органъ цензуровалъ совѣтникъ губернскаго правленія и редакторъ " $\Gamma$ убернскихъ Bm $\partial$ омостей" В—цкій.

Онъ былъ главный нашъ врагъ потому, во-первыхъ, что стремился загубить нашу газету, видя въ ней конкуррента своимъ "Губернскимъ Въдомостямъ", и потому, во-вторыхъ, что терпъть не могъ нашего органа за его "свътское" направленіе, радикально противоположное "Губернскимъ Въдомостямъ", въ которыхъ сплошь и рядомъ, вмъсто передовыхъ статей, печатались молитвы и акаеисты, сочиненные В – цкимъ.

Наконець, редакторь "Губериских» Видомостей" принадлежаль къ числу "литераторовъ", такъ сказать, "по назначенію".

Ранъе онъ былъ житомірскимъ полицеймейстеромъ, и тамошній губернаторъ, по донесеніямъ и рапортамъ В—цкаго, узрѣлъ литературный талантъ у своего полиціанта, вслъдствіе чего въ Курскъ онъ и былъ опредъленъ руководителемъ оффиціальной прессы. Можете себъ представить, что пришлось испытать "Курской Газетъ" при такомъ составъ наблюдателей за нею!

Губернаторъ, напримъръ, не разръшалъ печатать *агентскихъ телеграммъ*, если въ нихъ сообщались благопріятныя свъдънія о Дрейфусь, котораго судили тогда нечестивые судьи Франціи!

Когда умеръ Гладстонъ, редакція долгое время не могла помъстить о немъ ни одной статьи, такъ какъ В—цкій уродовалъ ихъ. Помню, что первая статья не могла быть пущена вслъдствіе такого, на первый взглядъ, ничтожнаго измѣненія. Статья, кажется, начиналась такъ: "Гладстонъ былъ величайшій человѣкъ"... Цензоръ уничтожиль одно лишь слово: "величайшій", и осталось: "Гладстонъ быль . . . . . человѣкъ". Пришлось слово величайшій замѣнить какимъ-то другимъ, которое тоже было похерено. И такъ, если не отказываетъ память, раза три статья о Гладстонѣ побывала у цензора, покуда удалось ее напечатать.

Сплошь и рядомъ редавція посылала цензору матеріаль на два в даже на три номера, и далеко не всегда удавалось получить обратно разр'вшенныхъ статей, не говоря уже о такомъ изд'вательств'в, что цензора, занятые ужинами, бывало, чуть не до зари задерживали матеріалъ.

Въ концъконцовъ, приведемъ, для иллюстраціи, рядъ случайно сохранившихся у насъ набранныхъ корректурныхъ столбцовъ, недозволенныхъ къ печати.

Воть образчики неразрышенныхъ передовыхъ статей.

Курскъ, 26 ноября.

Въ недалекомъ будущемъ можно разсчитывать на пересмотръ пъла Дрейфуса; изумительная настойчивость Золя и другихъ сторонниковъ узника Чортова острова оправдывается. Полковникъ Анри, начальникъ сыскной полиціи, одинъ изъ тіхъ, что провозглашаютъ себя вездв чуть не единственными носителями высокихъ чувствъ патріотизма, оказался гнуснымъ поддълывателемъ документовъ. Кичдивые представители арміи оказываются въ роли жалкихъ жертвъ ловкихъ мошенниковъ, или сами являются кандидатами на скамыю подсудимыхъ. "Плевавшіе" съ такимъ ожесточеніемъ на "жидовъ и Золя" чувствують сами себя оплеванными; отнынъ дикій крикъ , à bas Zola!" превращаеть знаменитаго романиста въ великаго борца за правду, одолъвшаго самоувъренность напыщенныхъ генераловъ милитаризма, одолъвшаго человъко-ненавистничество юдофобовъ и дикость толпы, ослъпленной блескомъ надменныхъ мундировъ. Французскій романисть, провозглашенный было своими врагами и сумастедшимъ, и измънникомъ, и трусомъ-бъглецомъ, отнынъ становится героемъ страны, вступившимся за невинно-осужденнаго человъка, на защиту самой идеи законности и правды противъ пустыхъ фразъ и рутины. Для каждаго органа государственной власти необходимъ извъстный элементъ довърія и авторитета, который колебать-значитъ подрывать самую власть; но если эта власть считаетъ себя безусловной и непогръшимой, если она не допускаетъ критики, она превращается въ насиліе или формализмъ, теряющій вовсе дов'тріе, разсчитанный исключительно или на невъжество народа, или на чувства, которыя слъдуетъ не развивать, а подавлять. Есть моментли и ноложенія, когда во имя правды и блага общественнаго необходимо поставить на карту самое довъріе народное. Упорство, съ какимъ французское правительство не хотъло и слышать о пересмотръ дъла Дрейфуса, грозило перейти въ прямое неуваженіе общественной совъсти; и тъмъ хуже для него теперь, когда ходъ вещей заставляетъ, чтобы предстоящій пересмотръ частнаго дъла перешелъ въ пересмотръ прошлаго всего генеральнаго штаба.

#### Курскъ, 24 октября.

Сколько благихъ начинаній правительства, земства и частныхъ обществъ, направленныхъ къ пользъ деревни, терпъло неудачу, благодаря непониманію и косности крестьянской массы населенія! Вез корыстныя намъренія, стройные планы и организаціи, прекрасные совъты—все рушилось и сходило со сцены подъ давленіемъ общественной неразвитости русскаго крестьянства. Мы справедливо удивляемся и негодуемъ на то, какъ мало воспріимчивъ крестьянинъ ко всякаго рода нововведеніямъ, касаются ли послъднія сельскаго хозяйства или другихъ сторонъ жизни; особенно эта невоспріимчивость сказывается тамъ, гдъ нужна совмъстная работа, гдъ требуется извъстная общественная самодъятельность; здъсь лаконическія приказанія со стороны видимо имъютъ гораздо больше успъха, чъмъ всъ просвъщенныя усилія интеллигенціи.

Происходить это, по нашему мнвнію, не только оть неввжества и почти поголовной безграмотности, не только оть экономической необезпеченности, но и оть той усиленной опеки, которою окружають русскаго крестьянина. Фактическое безправіе его не можеть благопріятствовать въ немъ развитію чувства общественности и самодвятельности, а безь послівнихь является именно то подавленное и приниженное состояніе, о которое разбиваются почти всів попытки какого бы то ни было нововведенія. Газета "Югь" даеть хорошую иллюстрацію, относящуюся къ Таврической губерніи, но обыкновенную для всей Россіи иллюстрацію того, при какихь условіяхь крестьянину приходится пользоваться своими незначительными правами на самоуправленіє:

Какъ извъстно, по закону, на сельскихъ сходахъ долженъ предсъдательствовать староста, а на волостныхъ—старшина.

На самомъ же дълъ, дъйствительнымъ предсъдателемъ и руководителемъ сходовъ является земскій начальникъ. Безъ него ни староста, ни старшина не откроютъ схода; безъ него не ръшается ни одно сколько-нибудь важное крестьянское общественное дъло. Во многихъ мъстностяхъ земскій начальникъ принимаетъ слишкомъ активное участіе въ крестьянскихъ дълахъ. Но не всегда можно

признать такое участіе полезнымъ, такъ какъ оно стъсняеть свободу крестьянскаго мивнія, уменьшая вмюстю съ тюмъ интересь въ крестьянахъ къ своимъ дъламъ.

Обезпеченіемъ свободы мнѣній лучше всего при собираніи голосовъ можетъ служить баллотировка шарами. Лишь путемъ закрытой подачи голосовъ земскій начальникъ можетъ точно убѣдиться, насколько совѣты его и наставленія проникли въ крестьянскую среду и стали частью народнаго сознанія.

Однако, и эта баллотировка шарами отклоняется. А иногда повърка голосовъ производится посредствомъ вызова каждаго члена схода поодиночкъ къ столу: такъ ты что? хочешь или не хочешь? ты за кого?

Понятно, надо имъть большой запасъ гражданскаго мужества, чтобы не отказаться при такихъ обстоятельствахъ отъ свободнаго выраженія своего мнънія.

Понятно, при такой опекъ подрывается всякая почва къ самодъятельности и воспріимчивости къ чему бы то ни было новому.

#### Курскъ, 18 октября.

"Neue Freie Presse" сообщаеть о бесъдъ графа Муравьева съ предсъдательницей общества друзей мира баронессой Зуттнеръ-Бесъда длилась часъ, при чемъ графъ выразилъ надежду, что сдъланное Россіей предложеніе постепенно завоюеть себъ всемірное сочувствіе. Графъ отнюдь не скрываеть отъ себя трудностей задачи. На достижение этой цъли въ короткое время, по его мивнію, нельзя надвяться. "На первыхъ порахъ,-продолжаль графь, -- слъдуеть удовлетвориться пріостановкой вооруженій. Нельзя также надъяться, что державы согласятся на первое разоружение или даже на сокращение контингентовъ своихъ войскъ. Но если бы удалось добиться хотя бы единодушной пріостановки въ соперничествъ, то уже и этотъ результатъ можно было бы считать благопріятнымъ. Вообще же, не задаваясь вопросомъ о возможныхъ въ будущемъ результатахъ, следуеть считать счастливымъ событіемъ тотъ фактъ, что иниціатива была предпринята русскимъ Императоромъ". Затъмъ графъ Муравьевъ выразилъ свое сочувствіе д'вятельности лиги мира и особенно останавливался на необходимости поддержки печати въ вопросы о миры.

Это указаніе на печать заслуживаеть особеннаго вниманія. Дъйствительно, никто такъ не можеть содъйствовать великой идев мира, братства народовъ, какъ пресса; но для того, чтобы печатное слово имъло надлежащій авторитеть, оно должно быть свободно.

Что касается въ частности Россіи, то, помимо внъшняго мира, печати немало придется поработать и въ пользу мира внутренняго. Любители тревоги, лица, живущія смутами, чуть не ежедневно занимаются распространеніемъ вражды. Сегодня они травятъ Польшу, завтра Финляндію, послъзавтра Кавказъ, далъе запугиваютъ инородцами, иностранцами, разными "внутренними врагами". Странно было бы, отстаивая миръ внъшній, не позаботиться о внутреннемъ, что съ успъхомъ можетъ сдълать свободное слово \*).

Предоставляемъ судить читателю, что "опаснаго" находится въ приведенныхъ неразръшенныхъ статьяхъ? Конечно, никто не отгадаетъ: это тайна цензоровъ...

А воть образчикь изъ неразръщенных замътокъ отдъла " $Cpe\partial u$  газеть и журналовъ".

"Позорныя цифры". Подъ такимъ заглавіемъ въ "Подольскихъ Губ. Въдомостяхъ" помъщена статья, въ которой приводятся любопытныя данныя о примъненіи тълеснаго наказанія въ Подольской губерніи. Оказывается, что "за послъднее 10-лътіе число лицъ, подвергшихся тълесному наказанію по приговору волостного суда, сократилось весьма значительно. Въ 1888 году изъ общаго числа

<sup>\*)</sup> Курскій губернаторъ быль субъекть воинственный, и потому разныя «разоруженія» были не въ его духів. Точно также онъ не разрішаль никакой критики представителей Марса, что цензурів, конечно, было извівстно. Этимъ слівдуєть объяснить воспрещеніе напечатать конець одной статьи Воть она:

Все это, конечно, совершенно справедливо, но въ дуэляхъ офицеровъ громадную роль, помимо указанныхъ, играетъ и еще одна причина. Военное сословіе представляєть изъ себя вамкнутую касту, въ которой искусственно нодогрфвается невфроятное самолюбіе, основанное на взглядф, что военное сосдовіе выше другихъ. Особенно это замівчается въ періодъ высшаго развитія милитаризма. Посмотрите, что ділается теперь въ Германіи, или особенно во Франціи. Въ последней необычайное военное самолюбіе особенно рельефно проявилось въдълъ Дрейфуса. Несмотря на очевидные промахи, донущенные военнымъ судомъ, генералы берутся за мечъ, какъ только кто осмълится указать на ихъ ошибки. Такъ называемая «честь мундира» въ военномъ сословіи ставится выше жизни человѣка. Къ глубокому сожалѣнію, эти неліпые взгляды нерідко санкціонируются законодательствомъ. Намъ думается, что теперь, когда провозглашена идея всеобщаго разоруженія, было бы нелогично поощрять убійство, много худшее, много отвратительнайшее, чамъ убійство на пола брани. Приравниваемая къ обыкновенному убійству, порицаемая законодательствомъ, прессою и обществомъ дуэль потеряла бы свой почетный характерь, дуэлисты низведены были бы съ ихъ искусственно приподнятаго пьедестала и весьма скоро, нужно подагать, отошли бы въ вѣчность.

крестьянь, подвергшихся тому или иному наказанію по приговорамъ волостного суда, наказанные розгами составляли 25,5 проц.; спустя же 10 лъть, т. е. въ 1897 году, они составляли только 14 проц. •.

Приведя эти данныя, газета выражаетъ пожеланіе, чтобы наказаніе розгами совершенно исчезло изъ практики волостныхъ судовъ-

"Исправительнаго значенія,—зам'вчаєть оффиціальное изданіе, тівлесное наказаніе никогда не им'вло, а тівмь боліве въ наше время им'вть его не можеть, — оно теперь неизбівно влечеть за собою лишь безцівльный позоръ и растлівнающее вліяніе".

"Такъ думаютъ оффиціальный органъ, но не такъ думаютъ нъкоторые розгофилы, вродъ пресловутаго князя Мещерскаго, продолжающіе считать розги излюбленной педагогической мърой, прибавл. "Пр. Кр.".

Какъ видите, "Курской Газето" не разръщалось перепечатать даже изъ оффиціальныхъ органовъ, какъ "Подольскія Губ. Въдомости". Недозволены были и нижеслъдующія выдержки изътой же, въроятно, неблагонадежной газеты:

"Подольск. Губ. Въд.", отмътивъ, между прочимъ, земскія ходатайства объ уничтоженіи тълесныхъ наказаній, замъчають:

Помимо своего принципіальнаго значенія, ходатайства эти им'єють и значеніе практическое, такъ какъ такое направленіе земствъ можеть отражаться и на д'язтельности земскихъ начальниковъ, отъ которыхъ въ настоящее время зависить утвержденіе приговоровь волостныхъ судовъ о съченіи.

Цълый рядъ фактовъ и соображеній, говорять въ заключеніе "Под. Въд.", убъждаеть насъ самымъ очевиднымъ образомъ въ желательности отмъны тълеснаго наказанія. Объ этомъ говорять соображенія моральныя и научныя, въ этомъ же убъждаеть настроеніе какъ интеллигенціи, такъ и народа. Вудемъ надъяться, что уже въ будущемъ въкъ Россія освободится отъ тълеснаго наказанія, этого позорнаго остатка кръпостного права.

Мівсто не дозволяеть мнів привести неразрівшенныя выдержки изъ газеть и журналовъ: "Окраины"—о положеніи провинціальной печати, "Русскаго Труда"—о церковно-приходскихъ школахъ \*), "Научнаго Обозрънія"—"о крупномъ землевладівній въ Австріи", "Жизни"— "Калужскія усмотрівнія", "Новости"—річь

<sup>\*)</sup> Церковно приходскія школы были вообще плодъ, совершенно воспрещенный для «Курской Газепы».

проф. Алексъя Веселовскаго по поводу 50-льтія со дня кончины В. Г. Бълинскаго и т. д. \*).

Наконецъ, вотъ нѣкоторыя недозволенныя къ печати "мюсилныя извистія":

Вчера, около 4 ч. пополудни, проходивше по Херсонской улицъ возлъ дома губернатора были свидътелями тяжелой картины: именно, въ этомъ мъстъ лежала полумертвая, посинъвшая женщина. На вопросъ прохожихъ, давно ли несчастная находится въ такомъ положени, стоявше отвъчали, что—около 20 минутъ и что поиски городового остались тщетными. Наконецъ, одинъ изъ свидътелей тяжелой сцены отправился въ домъ губернатора, гдъ въ прихожей, увидъвъ городового № 53, спросилъ его, знаетъ ли онъ, что на тротуаръ лежитъ полумертвая женщина. Городовой отвъчалъ утвердительно, но заявилъ, что, благодаря отсутствію швейцара, онъ отлучиться не можетъ, опасаясь, что губернатора могутъ обокрасть.

#### Или:

Изъ одного увада редакціей получено весьма интересное письмо, которое со временемъ, по собраніи необходимыхъ справокъ, и будетъ напечатано.

Покуда же что отмътимъ, что въ этомъ письмъ сообщается, какъ секретарь одной изъ уъздныхъ управъ, изгибаясь въ три погибели передъ предсъдателемъ, высокомърно ведетъ себя по отношенію къ служащимъ вообще и по отношенію къ народнымъ учителямъ въ особенности, такъ что послъднимъ не подаетъ даже руки. Такимъ образомъ, у великихъ тружениковъ оказывается еще одно начальство, по высокомърію превосходящее всъхъ остальныхъ.

Или:

#### Милостивый Государь, Господинъ Редакторъ!

Въ отдълъ "мъстной хроники" 248-го № вашей уважаемой газеты въ замъткъ, гдъ сказано о книгахъ, пожертвованныхъ мною въ общ. сод. нач. обр., вкралась неточность, которую я прошу исправить на основаніи 189 статьи устава о цензуръ и печати. Жертвуя эти книги, я выразила желаніе, чтобы онъ были переданы въ тюремную библіотеку, если таковая откроется и будетъ находиться подъ наблюденіемъ членовъ вышеупомянутаго об—ва, а такъ какъ въ числъ переданныхъ мною книгъ есть и не подходящія для такой библіотеки, то я просила ихъ продать, а деньги употребить на покупку книгъ опять таки для тюремной библіотеки.

<sup>\*)</sup> Бълинскій въ глазахъ цензоровъ быль человъкъ «опасный».

Кто знаетъ "Законъ о печати", тотъ, конечно, руками разведетъ, познакомившись съ приведенными "недозволенными произведеніями", ибо ни подъ какую статью названныхъ "Законовъ" ихъ не подведешь. Но потому-то мы и озаглавили наши отрывки изъ воспоминаній — "цензурная нецензурность", что россійскісцензоры не только пользуются всёми законными способами для согнутія нашего несчастнаго печатнаго слова въ бараній рогь, но руководствуются еще и личными усмотрёніями, цензурно непредусмотрёнными \*).

И. П. Бълоконскій.

<sup>\*)</sup> За отсутствіемъ мѣста я не имѣю возможности изложить содержаніе многихъ еще фельетоновъ, корреспонценцій, разныхъ замѣтокъ и другихъ матеріаловъ, не разрѣшенныхъ для помѣщенія въ «Курской Газетть». Интересующіеся этими данными могуть получить ихъ отъ меня по первому требованію.

### Шевченко.

(Письмо изъ Малороссіи по поводу 200-лѣтія печати).

- Имя Т. Г. Шевченко есть не только имя любимаго и великаго народнаго малорусскаго поэта: въ этомъ имени воплотился для малорусскаго народа весь синтезъ его національнаго міросозерцанія, все его этическое отношеніе къ окружающимъ его людямъ, его лучшіе идеалы, его страданія. Каково же должно быть всякому сознательному малороссу видъть произведенія своего великаго художника или совершенно изъятыми изъ обращенія, или въ томъ изуродованномъ видъ, въ какомъ они печатаются въ дозволенномъ Кобзаръ", легко ли ему читать въ самыхъ лучшихъ поэмахъ, среди самыхъ характерныхъ строфъ поэтическаго вдохновенія ряды ничего не говорящихъ точекъ, неожиданно прерывающихъ мысли поэта, искажающихъ его творчество, отнимающихъ смыслъ у содержанія.
- Т. Г. Шевченко поэтъ-реформаторъ съ глубокимъ критическимъ взглядомъ на тяжелыя условія народной и общественной жизни на его родинѣ, но онъ не только стремится уничтожить это зло, онъ имѣетъ опредѣленный, положительный идеалъ и знаетъ, какому добру служить. Онъ поэтъ-учитель съ широкимъ взглядомъ на будущее, проникнутый чувствомъ любви и неподкупнымъ сознаніемъ правды человѣческихъ отношеній. Въ его "Кобзарѣ", хотя онъ создавался въ 40-хъ и 60-хъ годахъ уже отошедшаго отъ насъ столѣтія, найдется много мыслей, по своему радикализму далеко опередившихъ современныя ему литературныя направленія. Его этико-религіозныя воззрѣнія не мирились съ лицемѣріемъ и язычествомъ нашей христіанской церкви, съ ея грубыми отступленіями отъ истиннаго ученія Христа, и вполнѣ раціональные опре-

дъленные взгляды на религію высказывались имъ за 25—30 льть до обличеній Льва Николаевича Толстого. "За кого же ты распинался, Христось Сынъ Божій? За насъ добрыхъ или за слове истины? Иль для того, чтобы мы насмъялись надъ тобой? Оно-жъ такъ и вышло! Храмы, часовни, и иконы, и свъчи, и дымъ кадильницъ передъ образомъ твоимъ, неутомимые поклоны за кражу, за войну, за кровь. Просятъ твоего благословенія, чтобъ братнюю кровь пролить, а потомъ въ даръ тебъ приносять съ пожара украденный покровъ!" (См. поэму "Кавказъ" въ Женевскомъ изд. 1890 г. поэзіи Шевченко). Или въ поэмъ "Неофиты":

Бьемъ поклоны. За хресты Ховаемось видь сатаны І просимо з тиха Супостатамъ христіанамъ То чуми, то лиха. То всякаго безголовья. І все по закону! Не знаю Для чего справді ми читаем Святую заповідь его...

Еще сильные протесть противь обрядности выразился въ отрицаніи церковнаго брака.

> «Не ймуть нам віри безь хреста, Не ймуть нам віри без попа! Раби, невольники недужи! Не хрестись, І не кленись, н не молись Никому в світі. Збрешуть люде І Византійскій Саваоф Одурить! Не одурить Бог Карать и миловать не буде.

Излишне говорить, въ какомъ согласіи со взглядами малорусскихъ штундистовъ находятся эти радикальныя возэрвнія малорусскаго народнаго поэта; такъ же опредвленны и его общественные идеалы, могущіе до сихъ поръ стоять рядомъ съ самыми передовыми идеалами западно-европейскихъ общественныхъ ученій. Въ его простыхъ и ясныхъ стихахъ каждому читателю понятна критика существующаго безправія и порядка, опирающагося на угнетеніе и обманъ: Не ховайте, не топчите Святого закону, Не зовите преподобним Льутого Нерона, Не славьтеся царевою Святою войною, Во вий сами не знаете Що царята койяли. («Холодний Яр.» тамъ же).

Или еще конкретнъе рисуетъ картину самодержавнаго строя въ поэмахъ "Саулъ", "Сонъ", "Изъ Осіі". Вездъ, поднимая свой гелосъ противъ "панства", противъ порабощенія, онъ провозглашаль тоть же широкій идеаль общественной жизни безь власти, безъ церкви, "безъ ходопа и безъ пановъ", какой мы видимъ и въ народныхъ пъсняхъ малорусскаго народа, какой мы находимъ въ лучшихъ соціальныхъ программахъ нашихъ дней. Для обрисовки всего безобразія существующаго у насъ порядка жизни, опирающагося на произволь сильнаго и на безправіе неимущагоміра, Шевченко владъеть и сильными образами, и яркими картинами, и горячо прочувствованнымъ, убъжденнымъ словомъ. Его пойметь самый неподготовленный читатель. Онъ будить сознание рабовъ, загипнотизированныхъ обаяніемъ власти, указывая на оскорбительность произвольнаго гнъва и такой же милости. Онъ увъренно ждеть того новаго слова, которое спасеть "людей окрадених од ласки царськой". Его разумная и свободолюбивая честная натура демократа горячо возмущалась окружающей неправдой и въ то же время върила въ лучшее будущее:

> Не смійтесь чуже люде, Встане Украина І розвіе тьму неволи, Світ правди засвітить І помоляться на волі Невольничіи діти! («Могила Богдана», тамъ же).

Онъ зоветъ людей къ новой жизни, ярко озаренной любовью, единомысліемъ, братолюбіемъ, къ такой жизни, въ которой нѣтъ мѣста ни панамъ, ни рабамъ, а только людямъ.

А на оновленій землі

Врага не буде супостата, А буде синъ и буде мати!

Въ этой жизни не будеть ни мщенья, ни наказанья, какъ просить поэть у Бога:

«Злоначинающихъ мини, I пута—кути им не куй В склепи глибокі не муруй, А всім нам вкупі на землі Единомысліе подай І братолюбіе пошли!

Широкій искренній гуманизмъ придаеть глубоко воспитательное значеніе произведеніямъ Т. Г. Шевченка. Люди, знакомые съ ними только по одобренному русской цензурой "Кобзарю", часто видять въ его поэзіи одинъ сентиментализмъ и даже національную нетерпимость, между тымь какъ Шевченко отличается самой широкой симпатіей ко всемъ народамъ и скорев всего можетъ быть названъ федералистомъ, чъмъ узкимъ націоналистомъ. Но справедливая оцънка его невозможна безъ знакомства со встми его произведеніями въ ихъ цільномъ, не изуродованномъ видів, что далеко недоступно массъ читателей при нашемъ положении печати. Можно, конечно, понять запрещеніе тіхъ произведеній, которыя прямо высказываются противъ существующаго порядка вещей и открыто призываютъ къ борьбъ съ нимъ. Но совершенно непонятно, почему запрещены чисто-лирическія стихотворенія, выражающія настроенія и личныя чувства поэта, не направленныя ни противъ кого, но такъ выразительно обрисовывающія его душевное состояніе. Эти сокращенія и исключенія м'єшають пониманію духовнаго образа поэта и являются лишней жестокостью къ намяти поэта, такъ много страдавшаго въ своей жизни. Его главнымъ желаніемъ всегда было, чтобы его пъсни, его думы долетьли до родной Украйны, были услышаны его земляками. Но воть уже 42 года прошло съ его смерти, и до сихъ поръ его духовный образъ, его творчество, его завъты не могутъ быть услышаны народомъ, изъ среды котораго онъ вышелъ, во всей ихъ нравственной высоть: въ тъхъ произведеніяхъ, гдъ чувства поэта выражены съ наибольшей интенсивностью, гдв мысли поэта выражены

съ опредъленностью и отличаются прогрессивностью, тамъ уже два поколънія малороссовъ должны читать или ряды точекъ, или совершенно ихъ игнорировать.

Такъ парализуеть цензура великое просвътительное вліяніе народнаго поэта, каждое слово котораго по своей силъ и ясности глубоко западало бы въ душу народнаго читателя и хоть понемногу освобождало бы массу отъ всвхъ свтей и цвпей, наложенныхъ на нее въками обмана, насилія, умопомраченія. Если вся Россія страдаеть оть тяготъющаго надъ ея умственными горизонтами стъсненіями, то порабощенныя централизмомъ національности находятся въ еще худшемъ положени. Такъ Малороссія, лишившаяся своей національной школы уже въ XVIII в. при Петр'в I, получаеть теперь вмъсто просвъщенія какой-то жалкій суррогать въ видъ книги на мало понятномъ ея населенію русскомъ языкъ и чужой школы. Даже молиться на своемъ родномъ языкъ не позволяется, и Евангеліе Христово, эта великая книга любви и нравственной правды, книга, переведенная на всѣ языки земного шара, недоступна на родномъ языкъ 17 милліонамъ малороссовъ, живущимъ въ предълахъ россійскаго государства, такъ какъ не только Евангеліе, но и какія-либо религіозно-нравственныя книги (житія святыхъ, священная исторія и т. п.) на элополучномъ малорусскомъ языкъ строго воспрещаются россійскою цензурою.

Такимъ образомъ, цълый народъ совершенно произвольнымъ запрещеніемъ обрекается на полное умственное и нравственное помраченіе, непонятно ради какихъ высшихъ соображеній. Намъ приходилось не разъ слышать мнѣніе, что свобода печати пока нужна только небольшому кругу интеллигентныхъ людей. Нѣтъ, свобода слова и печати нужна всѣмъ, и отсутствіе ея деморализуетъ, обрекаетъ на смерть цѣлый народъ, убиваетъ напіональное творчество. Пока малороссу не разрѣшено будетъ писать и читать на родномъ языкѣ, до тѣхъ поръ его сердце будетъ спать, свѣтъ правды и знанія останется для него недоступенъ.

С. Русова.

# Изъ воспоминаній провинціальнаго журналиста.

Предварительная цензура и административный произволъ въдълахъ печати-синонимы, и иначе быть не можеть. Сколько бы ни издавало центральное управленіе по д'вламъ печати циркуляровъ для руководства цензоровъ съ перечнемъ вопросовъ, которые запрещается обсуждать въ печати, жизнь ежедневно настолько усложняется, что никакіе циркуляры не въ состояніи исчерпать всего, требующаго въ интересахъ режима сохраненія въ тайнъ, не говоря уже о томъ, что какіе угодно факты и вопросы, сами по себъ, съ точки зрънія цензуры, невинные, могуть быть освъщаемы и толкуемы далеко не соответственно видамъ лицъ, стояшихъ во главъ режима. Здъсь-то и открывается широкое поле для административнаго "усмотрънія", для улавливанія "направленія" и не поддающихся точному опредъленію признаковъ его. съ этимъ предоставляется и широкій просторъ усердію "не п• разуму" чиновниковъ, которымъ вверяется предварительная цензура и "разумъ" которыхъ сплошь и рядомъ не заходить далће стремленія угодить непосредственному своему начальству. Такимъ образомъ, обсуждение произведения печати, въ концъ концовъ, происходить не по существу его, а съ точки зрвнія угожденія начальству, что обыкновенно осложняется еще и вопросомъ о сохраненіи за собой изв'єстнаго оклада, присвоеннаго г. цензору.

Такъ, напримъръ, въ 1882 году въ еженедъльномъ изданіи "Военно-Санитарное Дъло", которое я въ то время редактировалъ, отдъльный цензоръ его, отставной генералъ-маюръ М. (кажется, Мощневъ), не разръшилъ перепечатать выдержки изъ весьма любопытной статьи д-ра М. Герценштейна "Лимонно-кислая эпопея",

появившейся въ "Новомъ Времени" и описывавшей, какъ нашей арміи, страдавшей за Дунаемъ отъ лихорадки, доставлялась подъ названіемъ дорогого въ то время хинина дешевая, но столь же и безполезная при лихорадкъ лимонная кислота. Никакіе мои доводы, никакія указанія на то, что "Новое Время" гораздо болъе распространено, нежели "Военно-Санитарное Дъло", не помогли, а послъдній аргументъ стараго генерала, именно, что онъ вовсе не расположенъ рисковать своимъ мъстомъ ради "Военно-Санитарнаго Дъла", до котораго ему нътъ "никакого дъла", окончательно убъдилъ меня въ безполезности дальнъйшихъ настояній.

Въ данномъ случав двиствіемъ цензора руководило, очевидно, даже не улавливаніе вреднаго съ точки зрвнія режима "направленія", а исключительно опасеніе лишиться своего оклада за недосмотръ.

Другой случай изъ якобы "охранительной" дѣятельности провинціальной предварительной цензуры не менѣе ярко подтверждаеть фактъ, что дѣйствіями ея руководятъ соображенія, не имѣющія ничего общаго съ обсужденіемъ запрещаемаго произведенія печати по его существу.

Въ № 41, отъ 12 октября 1890 г., газеты "Земскій Врачъ", выходившей подъ моей редакціей въ Черниговъ, предварительная цензура вычеркнула изъ отчета о У съезде земскихъ врачей Черниговской губерніи весь инциденть, происшедшій на съвздв при чтеніи делегатскаго отчета по Остерскому увзду, т.-е. пренія по поводу этого отчета и резолюцію събзда. Дівло въ томъ, что незадолго до открытія съёзда въ Остерскомъ уёздё одержала верхъ партія, опиравшаяся на поддержку черниговскаго губернатора, пользовавшагося въ свое время большой и печальной известностью, А. К. Анастасьева. Новая управа, выбранная побъдителями, ознаменовала свое вступленіе на поприще земской д'аятельности, между прочимъ, нелъпъйшей ломкой всего строя земской медицины, созданнаго усиліями устраненныхъ земцевъ. Не вхожу въ подробности этой "реформы", проведенной подъ прикрытіемъ фарисейскаго собользнованія о платежных силахъ населенія; достаточно сказать, что она сводилась къ полному упраздненію медицинской помощи населенію въ увздв. Къ сожальнію, нашелся врачь, принявшій оть остерской управы порученіе защищать передь събздомъ

врачей, въ качествъ делегата отъ остерскаго убзда, дъйствія увзиной управы по народному здравію. На съвздв ему пришлось по этому случаю провести пренепріятные полчаса, въ теченіе которыхъ параллельно съ его ложнымъ отчетомъ цитировался другой по тому же увзду, составленной однимъ изъ врачей, устраненныхъ остерскими реформаторами, и ярко рисовавшій истинное положеніе діла въ убадів и значеніе произведенной въ немъ ломки. Въ заключеніе, събздъ врачей приняль резолюцію, можеть быть, и ръзко редактированную, -- текста ея не припомню, -- заключавшую въ себъ категорическое порицаніе дъйствія остерской убадной земской управы. Весь этоть инциденть и быль вычеркнуть предварительной цензурой, и не только со столбцевъ "Земскаго Врача", но и со страницъ протоколовъ V съвзда земскихъ врачей Черниговской губерніи, единственно вслідствіе желанія черниговскаго губернатора избавить остерскую управу, которую онъ поддерживаль, оть непріятныхъ для нея обличеній. Однако, вкратцъ весь этоть энизодъ (кажется, и текстъ резолюціи) появился все-таки во "Врачъ" Манассеина, гдв этоть факть, имвешій чисто местное значеніе, конечно, затерялся среди другихъ матеріаловъ.

Но именно безпристрастному и всестороннему обсуждению фактовъ мъстной жизни и ставить непреодолимую преграду наша провинціальная предварительная цензура, и не трудно понять, насколько этимъ затрудняется служеніе печати истиннымъ интересамъ общества.

Весьма характерно то обстоятельство, что освѣщеніе фактовъ мѣстной жизни, вовсе не имѣющихъ политическаго значенія, непремѣнно съ точки зрѣнія почему-либо удобной или выгодной для администраціи или лицъ, близко къ ней стоящихъ, составляеть одну изъ главнѣйшихъ заботъ провинціальной предварительной цензуры. Успокоившись насчетъ направленія органа печати, подлежащаго предварительной цензурѣ, цензоръ его, тѣмъ не менѣе, ревниво слѣдитъ за отдѣлами мѣстной хроники и мѣстныхъ корреспонденцій, и здѣсь око его остается поистинѣ недреманнымъ. Въ концѣ концовъ, все здѣсь сводится къ характеру отношеній губернской власти къ лицамъ, стоящимъ во главѣ различныхъ учрежденій, играющихъ болѣе или менѣе видную роль въ провинціальной жизни и дающихъ обильный матеріалъ для провинвинівальной жизни и дающихъ обильный матеріалъ для провин-

ціальной печати своей д'вятельностью, или же безд'вятельностью. Къ кому бы изъ этихъ лицъ, начиная отъ предсъдателя губернской земской управы и кончая содержателемь буфета въ клубъ, ни благоволиль начальникъ губерніи, то лицо, со всей подв'ядометвенной ему областью д'вятельности, становится для печати неприкосновеннымъ. Жалоба такого лица губернатору на отзывъ органа печати, такъ или иначе задъвшій его, имъетъ ръшающее значеніе. За время моей работы въ редакціяхъ "Полтавскихъ Въдомостей", "Хуторянина" (объ газеты выходили въ Полтавъ) и "Приднъпровскаго Края" (Екатеринославъ) мнъ приходилось быть свидетелемъ любопытнейшихъ эпизодовъ въ этомъ роде, пересказать которые нътъ возможности въ настоящей бъглой замъткъ, макъ они сами по себъ ни характерны. Чего туть только не было, начиная отъ угрозы прекратить изданіе органа за критику действій городского головы, имінощаго счастье ежедневно играть въ винть съ начальникомъ губерніи, и кончая выговоромъ за неодобрительный отзывь о кухив буфета въ клубъ, въ числъ старшинъ котораго состоитъ "самъ" вице-губернаторъ.

Въ отношении "Приднъпровскаго Края", выходившаго подъ редакціей моего покойнаго брата, В. В. Святловскаго, екатеринославскимъ губернаторомъ княземъ Святополкомъ-Мирскимъ была принята мъра, которая и вообще, кажется, практикуется администраціей съ успъхомъ для обезличенія провинціальной печати. Убъдившись въ полнъйшей благонадежности брата, какъ редактора, губернаторъ положился на его слово въ отношеніи благонам вренности редактируемой имъ газеты, другими словами-предоставилъ ему предварительную цензуру на честномъ словъ. Съ одной стороны, это, конечно, является большимъ сбереженіемъ времени, обстоятельство весьма существенное при спѣшности газетной работы, -- съ другой же стороны, опасеніе не оправдать оказаннаго личнаго доверія превращаеть редактора въ такого бдительнаго Аргуса, съ которымъ не сравнялся бы никакой чиновникъ губернскаго правленія, въ особенности по отношенію статей, по своему содержанію выходящихъ за предълы его эрудиціи. Екатеринославскій губернаторъ зналь, съ кізмъ иміветь дізло, и спаль спокойно въ отношении общаго направления газеты, между тъмъ какъ сотрудникамъ ея приходилось солоно отъ своей домашней цензуры.

Но, чтобы обезпечить себя въ отношеніи надлежащаго содержанія также и оть хроники изъ містной жизни, губернаторъ назначиль исключительно для этого отділа спеціальнаго цензора, и тоже яе ошибся въ выборів. Назначенный имъ для этого чиновникъ губернскаго правленія г. Гололобовъ, бывшій редакторъ "Екатеринославскихъ Губернскихъ Віздомостей", какъ містный житель, не только хорошо зналь, кто именно съ кізмъ составляетъ партію въ винть, какъ къ кому относится губернаторъ, не только замъ участвоваль въ городскихъ дізлахъ, въ качествів гласнаго тумы, но еще быль личнымъ недругомъ редактора "Приднівтровскаго Края", считая его виновникомъ прекращенія изданія пеоффиціальной части "Екат. Губ. Віздомостей", дізйствительно, яе выдержавшей конкурренціи съ большой газетой, обладавшей трупными матеріальными средствами.

Съ водвореніемъ такого порядка, обезличеніе газеты привяло вполнів законченный характеръ: губернаторъ, отлично зназшій, что онъ дівлаеть, спаль спокойно; теперь не могло позадобиться даже и выговоровъ редактору за неосторожный отзывъ о клубномъ поварів, протеже вице-губернатора, или о перечіть покроя пелеринокъ въ містной женской гимназіи (містный фельетонисть какъ-то разъ осмівлился осудить частую перемінувокроя форменнаго платья въ женской гимназіи, съ точки зрінія матеріальныхъ затрать для родителей, и этимъ навлекъ на газету пеудовольствіе начальницы гимназіи, жалобу ея губернатору и замітаніе редактору).

Если, такимъ образомъ, провинціальная предварительная центура, параллельно со своей непосредственной задачей охраненія основъ, размівнивается на пятачки, то отъ этого, конечно, вредъ, который она приносить общественной жизни и ділу печати, только увеличивается. Ясно, что при такихъ условіяхъ служенію этому ублу не могуть отдаваться ни нравственныя, ни матеріальныя силы. Кто, въ самомъ діль, могь бы рискнуть помістить свой калиталь въ предпріятіе, которое можеть быть уничтожено однимъ почеркомъ пера губернатора, — кромів, разумівется, человіка, напередъ увіреннаго въ благоволеніи къ нему администраціи, кто бы ни быль поставлень во главів ся. То же самое относится и къкапиталу, который представляють культурныя силы страны въ

лиць ен писателей. Въ результать происходить естественный подборъ вполнь опредъленныхъ личностей въ періодической печати и устраненіе отъ этого дъла всъхъ элементовъ, не укладывающихся въ рамки административныхъ предначертаній. Съ возникающими ма этой почвь органами печати, пользующимися благоволеніемъ администраціи, немыслима никакая конкурренція независимыхъ органовъ, да и возможно ли самое возникновеніе такихъ?

Развѣ только по какому-нибудь недоразумѣнію могуть и возшикать, и существовать самое короткое время сколько-нибудь порядочные провинціальные органы печати. Тамъ, гдѣ за печатью смотрять, какъ говорится, "въ оба", у насъ никогда и не разр¹шають новыхъ органовъ лицамъ, не зарекомендовавшимъ себя подобно Іозефовичу въ Харьковѣ, или Крушевану въ Кишиневѣ. Позорной литературной дѣятельности этихъ господъ покровительствуетъ сама центральная власть, не допуская съ ними никакой монкурренціи, и такимъ образомъ косвенно-то ужъ, во всякомъ случаѣ, субсидируя ихъ газеты.

Какъ образецъ возниковенія порядочнаго органа по недораэумъню, характеренъ эпизодъ съ неоффиціальной частью "Полтав-•кихъ Губернскихъ Въдомостей". Въ теченіе полугода редакція ея находилась въ въдъніи редакціоннаго комитета, которому быстро удалось не только поставить газету на надлежащую высоту, но и навлечь на свою газету обвиненія въ сепаратистскихъ стремленіяхъ во стороны охранительной печати ("Нов. Время" и "Южный Край"). Въ заключение губернаторъ потребовалъ уничтожения "осинаго гивзда" (по его выраженію) въ лицв редакціоннаго кожитета, допущеннаго имъ по недоразумѣнію, и при личномъ объяснени съ нимъ по этому поводу двухъ членовъ комитета (Н. Г. Кулябко-Корецкій и нижеподписавшійся), между прочимъ, преблагодушно заявилъ: "вамъ, конечно, очень пріятно либеральничать за спиной губернатора, пользуясь тымь, что онъ-де глупъ (это буквально) и не понимаеть того, что вы пишете, но долже тертеть этого порядка я не хочу". Участіе въ газеть членовъ того редакціоннаго комитета прекратилось, но газета еще долго пользовалась съ ихъ легкой руки популярностью, которую, кажется, и теперь еще не совствить утратила (тоже по недоразумитью, по старой памяти). Разумъется, на всъ просьбы о разръшеніи въ Полтавъ частной газеты (кромъ меня подавалъ прошеніе еще одинъ изъ мъстныхъ присяжныхъ повъренныхъ, покойный Васьковъ-Примановъ) послъдовалъ любезный отказъ, и г. Иваненко, редакторъ "Полт. Губ. Въдомостей", содъйствовавшій устраненію редакціоннаго комитета, имъ же самимъ и приглашеннаго (очевидно, тоже по недомыслію), оставался до послъдняго времени безъ конкуррентовъ.

Произволь и безправіе-воть характеристика той атмосферы, которою приходится дышать нашей печати, и если она все-таки ухитряется не задохнуться въ этой атмосферъ, то это лучшее доказательство того, какіе неисчерпаемые запасы жизненныхъ силь танть въ себъ наша печать въ лицъ лучшихъ ея представителей. Предварительная цензура, правда, энергично кастрируеть ихъ мысли, вынуждаеть прятать свои идеалы между строкъ или говорить о нихъ косноязычнымъ языкомъ, вынуждаетъ просто умалчивать о наиболье интересныхь и существенныхь явленіяхь общественной жизни, но все же не въ силахъ навязать имъ ни одной строки. Служение обществу печати носить, такимъ образомъ, во многихъ отношеніяхъ отрицательный характеръ, но во времена реакціи и это имбеть изв'єстное культурное значеніе, отрицать котораго никакъ нельзя. Недаромъ и наша власть усматриваеть ясно выраженное направление въ молчании того или другого честнаго органа печати по поводу явленій, вызывающихъ лакейскіе восторги со стороны рептилій. Даже когда, временно не гласно зав'ядывая редакціей одной провинціальной газеты, я прекратиль печатаніе въ ней извъстныхъ прокофьевскихъ корреспонденцій, то и это обращало на себя должное вниманіе и власти, и читателей, и публики, которая силою вещей пріучается подмічать малівшіе признаки независимости органовъ печати и дорожитъ ими. За примърами, что именно такимъ образомъ у насъ создается репутація честнаго и независимаго органа печати, ходить недалеко, - это всемъ извъстно.

Недостатовъ мъста не дозволяеть мнъ привести здъсь цълый рядъ нелъпъйшихъ распоряженій цензуры, цълый рядъ эпизодовъ, которые можно было бы считать анекдотами, если бы въ свое время не пришлось переживать ихъ, если бы въ свое время, какъ они ни нелъпы, они не отравляли существованія. Безсмысленный произволь, хотя бы онъ касался ничтожнаго факта, самъ пе

себъ оскорбителенъ и возмущаетъ душу. А въдь, въ концъ концъ концъ, и вся цензура является безсмысленнымъ произволомъ: ни факты, ни идеи не перестанутъ существовать отъ того, что не будутъ преданы тисненію; утверждать противное такъ же нелъпо, какъ воображать, что дождь прекратится, если раскрыть надъ собой дождевой зонтикъ. Режимъ, распускающій надъ собою зонтикъ цензуры, не можетъ похвастать даже и тъмъ, что онъ остается сухимъ подъ этимъ зонтомъ. Что же сказать о попыткахъ остановить подобнымъ жалкимъ орудіемъ потоки человъческой мысли?

Е. В. Святловскій.

## Цензура въ музыкъ.

(Изъ личныхъ воспоминаній).

Музыкальныя произведенія подлежать цензурів, какъ и всів во обще произведенія печати, — факть, конечно, общеизв'ястный. Но едва ли кто знаеть, что для музыки съ текстомъ существують изъятія далеко не въ ея пользу, что подвергается она сугубой цензуръ. По крайней мъръ, не знають этого композиторы начинающіе, или мало писавшіе музыку прикладную. Имъ и въ голову неприходить, чтобы тексть легально напечатанный, значить, пропущенный цензурой, могь, положенный на музыку, оказаться не благонадежнымъ или почему-либо опаснымъ. Имъ едва ли извъстна та градація, которая принята цензурой относительно печатнаго слова: тексть просто разръщенный и тексть разръщенный съ исключеніями, тексть допущенный къ печати, но не допущенный къ публичному чтенію, наконецъ такой, который благополучно прошель черезь всв цензурныя препоны, но твмъ не менве не дозволяемый въ формъ музыкальнаго произведенія. Каково же должно быть смущеніе наивнаго композитора, когда избранный имъ текстъ, вчера еще считавшійся совершенно безобиднымъ, сегодня вдругь оказывается неумъстнымъ или несвоевременнымъ, когда приходится ему считаться съ мимолетными соображеніями, такъ сказать, политическаго свойства, сталкиваться съ сферой совершенно ему чуждой и мало для него вразумительной! Горе музыканту, если настроеніе избраннаго имъ текста выходить за рамки чисто интимнаго, а темъ паче, если будеть усмотрень въ немъ

хотя бы мальйшій намекь на такь называемый гражданскій мотивь, или даже проще, если цензорь уловить въ немъ словечки мочему-либо въ данное время неугодныя, — тогда не избъжать хожденія по цензурнымъ мукамъ!

Помнится мнв. въ самомъ началв 90-хъ годовъ отправилъ я издателю пълую серію романсовъ. Два изъ нихъ были возвращены мив за неразрвшениемъ ихъ къ печати. Романсы эти написаны ма слова Некрасова, -- "Соленая" и "Голодная" изъ поэмы "Кому жить на Руси хорошо". Написаны они были давно, но къ печатанію ихъ я приступиль, очевидно, не въ благопотребную минуту. За разъясненіемъ отправился въ цензурный комитеть. Тамъ наслушался сначала отеческихъ наставленій и выслушаль репримандъ, сдъланный, впрочемъ, какъ бы въ доброжелательномъ тонъ, за отсутствие во мнъ хорошаго вкуса за выборъ такихъ невозможныхъ сюжетовъ, какъ "Соленая" и "Голодная". На мое скромное замъчаніе, что о вкусахъ не спорять, но что стихотворенія Некрасова допущены цензурой и свободно обращаются въ обществъ, мнъ были изложены мотивы, руководящіе цензурнымъ въдомствомъ. Во 1-хъ, нельзя приравнивать чтеніе стихотворенія въ его исполнению въ формъ романса, такъ какъ музыка обладаетъ такой силой выраженія, что самую безобидную вещь можеть сдізлать опасной. Во 2-хъ, полное собраніе сочиненій Некрасова вышло уже давно; нынъ же вполнъ выяснилось зловредное направленіе этого писателя. "Если-бы, сказано было въ заключеніе, новое изданіе сочиненій Некрасова стало выходить теперь, то, разумвется, мы не пропустили бы значительную часть его стихотвореній, — слишкомъ въ нихъ много мрачнаго, вызывающаго недовольство существующими порядками. Такого направленія далье терпізть мы не можемъ". На мой вопросъ, кто это "мы"? Последоваль ответь: "Ну, вообще, правительство".

Не мѣшаетъ отмѣтить одну характерную особенность: все вышесказанное излагалось въ тонѣ нѣсколько игривомъ, со снисходительной усмѣшкой, съ легкимъ изумленіемъ отчасти надъ собственнымъ своимъ положеніемъ, обязывающимъ чиновника давать объясненія, въ убѣдительность которыхъ, какъ образованный человѣкъ, самъ онъ лично, конечно, не вѣритъ. Этотъ изумительный тонъ самоглумленія особенно присущъ петербургскимъ

чиновникакъ. Высказывая ходячія въ данную минуту въ департаментъ соображенія и поясняя выводы якобы высшаго правительства, они, виъстъ съ тъмъ, хотятъ какъ бы обълить себя, стараются дать понять, что съ ихъ стороны все это только une manière de parler, но что такъ, будто бы, нужно въ интересахъ государственныхъ.

Въ настоящемъ случат вст доводы чиновниковъ, вст ихъ нападки на Некрасова были, дъйствительно, лишь manière de parler. Въ сущности, Некрасовъ былъ тутъ не при чемъ. Поводъ къ запрещенію быль совершенно нной, вызванный побочной, такъ сказать, случайной причиной, раскрывать которую считалось въ то время не благоудобнымъ. Мы успъли уже привыкнуть къ тому, что въ нашей внутренней политикъ случайно возникшія причины зачастую играють слишкомъ выдающуюся роль, иной разъ на очень продолжительное время вытысняя существующее, казалось бы, крвико установившееся направленіе и твмъ нарушая нормальное теченіе діль. Именно такой случайной, непредвидівнной причиной и быль вызвань запреть, наложенный на мои романсы. Случилось это въ голодный 1891-й годъ. Какъ известно, въ правительственныхъ сферахъ долго не ръшались тогда оффиціально признать наличность голода; самое слово голодь тщательно избъгалось, а бъдствіе, постигшее Приволжскія губерніи, на оффиціальномъ языкъ именовалось недородомъ; за напечатаніе извъстій изъ голодавшихъ мъстностей и воззваній къ пожертвованіямъ газеты подвергались внушеніямъ и карамъ. Вотъ въ такой-то моментъ я, по несообразительности своей, и вздумаль представлять романсы "Соленая" и "Голодная" въ цензуру. Пропустить ихъ, разумъется, не різшились, и не столько за самое содержаніе некрасовскихъ стихотвореній, сколько за ихъ заглавіе, удручающимъ образомъ подъйствовавшее на цензоровъ.

И, въ самомъ дѣлѣ, когда въ слѣдующемъ году я представилъ въ цензурный комитетъ тѣ же романсы, только подъ другимъ заглавіемъ, они прошли благополучно: передъ очами цензоровъ предстали не "Соленая" и не "Голодная", а "Слеза" и "Рожьматушка". Выходка, безспорно, чисто мальчишеская, но подобнаго рода школьническія уловки давно уже стали у насъ обычными. Къ нимъ прибѣгали и раньше, прибѣгаютъ и теперь. Припомнимъ

хотя бы цёлый рядъ оперъ, испытавшихъ на себё изумительныя, а подчасъ и совершенно непонятныя превращенія: Моисей становился Зорой, Пророкъ—Іоанномъ Лейденскимъ, Вильгельмъ Телль— Карломъ Смёлымъ, Нёмая изъ Портичи—Фенеллой и мн. др. Да и въ самомъ цензурномъ вёдомстве смотрятъ на такія передёлки довольно снисходительно (неоднократно и само прибёгаетъ къ нимъ), усматривая въ нихъ удобный способъ выйти изъ положенія не только стёснительнаго, но и совсёмъ ненужнаго.

Аналогическій случай произошель съ моей оперой, написанной на сюжеть драмы В. Гюго "Марія Тюдорь". Сочиняя ее, я, конечно, не подозрѣвалъ, чтобы драма эта, хотя жестокая и ходульная, но безъ всякихъ признаковъ политической окраски, могла встретить какія-либо препятствія со стороны цензуры. Оказалось, однако, что въ николаевское время постановка этой драмы, совмъстно съ нъкоторыми другими того же Гюго, была строжайше воспрещена, и запреть этоть лежаль на нихъ еще въ концъ 80-хъ годовъ прошлаго стольтія. Само собою разумвется, цензоръ мою оперу не пропустиль, но все же счель своимь долгомь изложить передо мною доводы, на основаніи которыхъ "Марія Тюдоръ" была запрещена и продолжаеть до сихъ поръ находиться подъ запретомъ. Въ этой драмъ, -- пояснялъ онъ, -- выставлена коронованная особа въ положеніи, ей не подобающемъ и крайне предосудительномъ, --- въ интимныхъ отношеніяхъ съ однимъ изъ своихъ подданныхъ, притомъ прямымъ негодяемъ; мало того, обуреваемой кровожадными инстинктами, доводящими ее до изступленія, до призыва палача въ королевскіе покои. По его мнінію, все это-прямое издівательство надъ престижемъ власти и не можетъ быть допустимо на спенъ. Цензору была, однако, извъстна репутація этой англійской королевы, за которой и въ исторіи сохранилась кличка "кровавой" (the bloody Mary).

Такъ какъ опера "Марія Тюдоръ" была въ то время уже разучена и готовилась къ постановкѣ на сценѣ Большого театра въ Москвѣ, то мнѣ, во что бы то ни стало, нужно было высвободить ее изъ-подъ цензурнаго запрета. Ничего другого не оставалось, какъ прибѣгнуть къ спасительной уловкѣ, къ замѣнѣ одного имени другимъ. "А что,—спросилъ я,—если мы Марію-королеву развѣнчаемъ? Если мы сдълаемъ изъ нея какую-нибудь владътельную княгиню, герцогиню, графиню? Въдь въ такомъ случав всъ предъявленныя вами возраженія падуть сами собой". Цензоръ охотне принялъ мое предложеніе, и королева Марія Тюдоръ разжалована была въ герцогиню Марію Бургундскую, благо таковая, дъйствительно, существовала и даже во времени очень близкомъ къ эпохъ Маріи англійской. Только палача цензоръ ни за что не хотълъ допускать даже въ герцогскіе покои, и превратилъ его, не помню по какимъ соображеніямъ, въ инквизитора. Подъ названіемъ Маріи Бургундской и съ инквизиторомъ вмъсто палача опера была издана, и шла на сценъ.

Таковы перипетіи, которыя переживала эта опера въ драматической цензурѣ; но еще нѣсколько раньше того мнѣ довелось таки выслушать поученія отъ чиновниковъ цензурнаго комитета по поводу все той же королевы Маріи. Они старались втолковать мнѣ, что королева не можеть полюбить тою любовью, какою свойственне любить обыкновеннымъ женщинамъ, да полюбить еще своего же собственнаго подданнаго; что не страстной любовью можетъ пылать сердце королевы, а лишь преисполняться всемилостивѣйшимъ благоволеніемъ; что королева не казнить, а передаетъ провинившагося подданнаго въ руки правосудія и т. д. въ томъ же духѣ. Поученія эти, какъ водится, сопровождались стыдливой улыбочкой и вмѣстѣ съ тѣмъ какъ бы изумленіемъ, что приходится еще говорить про такія простыя, такія азбучныя истины.

Разумѣется, не каждый разъ доводится сталкиваться въ цензурныхъ учрежденіяхъ съ соображеніями высшей политики или
придворнаго этикета; но разъ имѣешь дѣло съ цензурой, нельзя
не имѣть въ виду всегда присущую возможность натолкнуться на
препятствіе иного порядка, нельзя не считаться и съ естественнымъ страхомъ чиновника не угодить начальству, и съ случайнымъ
капризомъ, а то и съ прямымъ невѣжествомъ. Такъ, въ комической оперѣ "Скоморохъ", написанной на текстъ Островскаго ("Комикъ XVII столѣтія"), мною сдѣлана была вставка: обращеніе
актеровъ къ публикѣ съ просьбой о снисхожденіи къ ихъ игрѣ.
Вставка эта заключалась въ тяжеловѣсныхъ риемованныхъ виршахъ силлабическаго размѣра, сочиненныхъ чуть ли не Симео-

номъ Полоцкимъ. Если память мнв не измвняеть, они состояли изъ слъдующаго четырехстишія:

> Мы въ сей притчв аще согрвшихомъ, Ей, огорчити никого мыслихомъ, Обаче молимъ, извольте простити И насъ въ милости Господней хранити.

Вирши эти крайне возмутили цензора: онъ усмотръть въ нихъ ни болъе—ни менъе, какъ молитву, да еще на церковно-славянокомъ языкъ. Несмотря на всъ мои увъренія, что въ виршахъ не замъчается никакого молитвословія и что нътъ въ нихъ и церковно-славянскаго языка, цензоръ остался непоколебимъ въ своемъ убъжденіи.

Въ заключение, позволю себъ разсказать еще одинъ эпизодъ, довольно характерный для иллюстраціи своеобразія цензорскихъ усмотръній, когда даже и бывалому человъку не подъ силу разгадать тъ таинственныя побужденія, которыя въ данную минуту руководять цензоромъ. Въ половинъ 90-хъ годовъ я отправилъ въ драматическую цензуру оперу "Тушинцы"; отправилъ ее со спокойной совъстью и въ полной увъренности, что она не встрътить ни мальйшихъ затрудненій. Въ самомъ дыль, опера эта почти сплошь написана на подлинный тексть драматической хроники Островскаго "Тушино", хроники, вошедшей въ полное собраніе его сочиненій, безусловно разр'вшенной къ представленію и уже шедшей на императорской сценв. Казалось, все обстояло благополучно. Но не туть-то было. Либретто, положимъ, получило разръщение, но вернулось ко мнъ испещренное красными чернилами. Существенныхъ помарокъ не было, но было достаточно мелочныхъ; последнія же для драматическихъ произведеній имеють весьма непріятныя последствія. По существующимъ въ цензуре правиламъ, если въ разръшенномъ къ представленію драматическомъ произведеніи окажется хотя бы одна, самая незначительная, помарка, то тъмъ самымъ такое произведение попадаетъ въ разрядъ разръщенныхъ съ исключеніями, т. е. для каждой новой постановки его на сценъ будеть требоваться предварительное исходатайствованіе на то позволенія цензуры.

Какъ было уже сказано, въ моемъ либретто существенныхъ

помарокъ сделано не было, но многія отдельныя слова и выраженія, имінощіяся у Островскаго и раньше дозволенныя цензурой, теперь, должно быть, найдены были предосудительными. Они либо просто зачеркнуты, либо заменены другими словами. Неть сомненія, что цензоръ, дізая такія помарки и замізны, находился подъ давленіемь какихь-то новыхь теченій, новыхь візній, которыхь раньше не было. Что подобнаго рода въянія весьма неустойчивы, что дозволенное сегодня можеть быть не дозволено завтра и наоборотъ -- это всемъ хорошо известно; но иныя веннія бывають до того неуловимы, что простому русскому обывателю, не успъвшему еще выработать въ себъ специфическаго сорта чутье, нъть физической возможности сообразоваться съ ними. Безъ всякаго злого умысла онъ преспокойно пускаеть въ ходъ иныя слова и выраженія, и не подозр'явая всей ихъ зловредности. Что, въ самомъ деле, можеть быть предосудительного въ слове "попъ"? Такое общепринятое, искони общеупотребительное и въ просторъчіи, и въ литературъ, и въ оффиціальныхъ, по крайней мъръ, старинныхъ актахъ. А цензоръ усердно его зачеркиваетъ, всякій разъ заменяя словомъ "священникъ". Положимъ, это одно и то же, но предпочтеніе, оказываемое посліднему, все же мало вразумительно. Цензоръ не принимаеть въ разсчеть даже того простого соображенія, что зам'вна односложнаго слова трехсложнымъ весьма неудобна для стихотворной різчи, къ тому же еще положенной на музыку. Слово "благовъстъ", напр., тоже зачеркивается и заменяется выражениемъ "колокольный звонъ". Отчего?

Попадаются и такія помарки, которыя, кажется, ужъ никакими вѣяніями объяснить невозможно. Въ видѣ курьеза, приведу одну: въ Тушинскій станъ казаки нагнали плѣнныхъ, всякаго званія и нола людей. Тушинцы распредѣляютъ ихъ между собой: кто береть себѣ мужиковъ, кто—дѣвокъ, а нѣкоторые, смѣха ради, забираютъ бабъ, говоря: "мы-жъ возьмемъ товаръ дешевый—бабъ возьмемъ: придутъ мужья, — все жъ дадутъ хоть по копейкѣ" (текстъ Островскаго). Слова "товаръ дешевый" зачеркнуты. Изъ какихъ соображеній—понять мудрено: изъ уваженія ли къ дамскому полу, или въ силу глубокаго убѣжденія, что бабы—товаръ далеко не изъ дешевыхъ...

Все это — мелочно. Забавно читать про анекдоты подобнаго

сорта на столбцахъ "Русской Старины", въ пересказахъ изъ временъ стародавнихъ, но переживать ихъ въ дъйствительности далеко не весело. Необходимость же въчно быть на чеку, постоянно считаться со всякаго рода въяніями, съ усмотръніями, капризами, личными вкусами цензоровъ, всегда чувствовать себя въ положеніи провинившагося школьника, — въ концъ концовъ, становится дъломъ непереноснымъ. И спрашивается: къ чему все это? Кого и отъ чего хотять уберечь подобнаго рода пріемами?

П. Бларамбергъ.





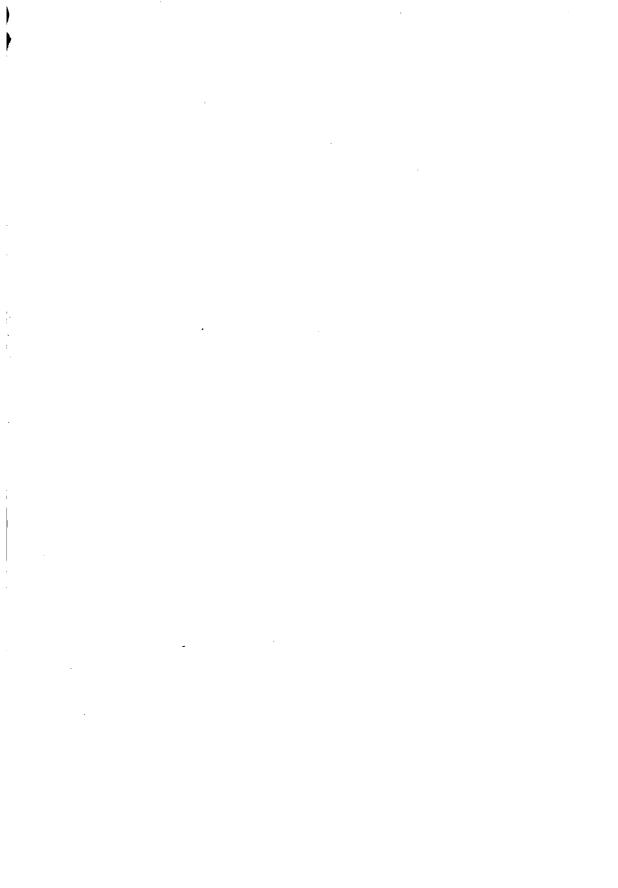

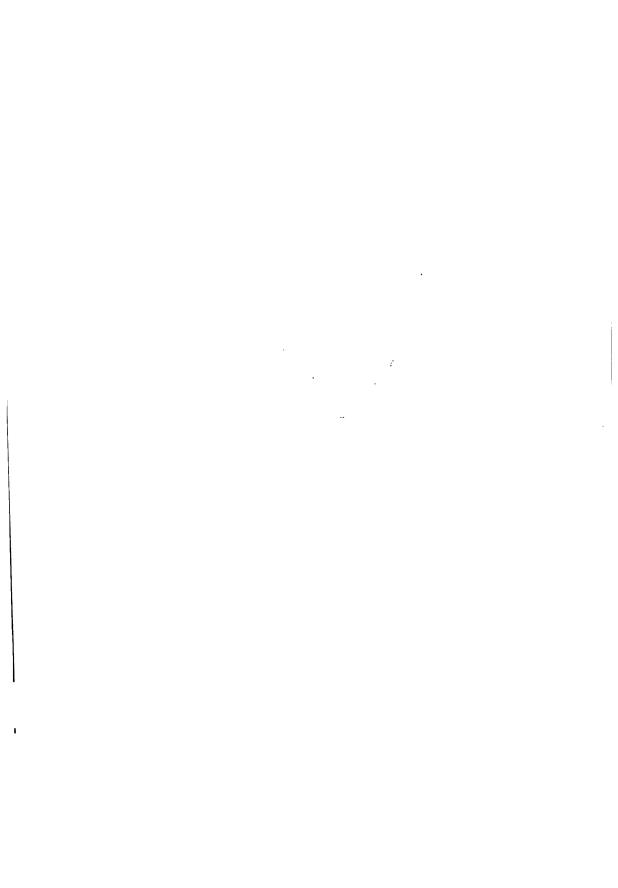

THE BORROWER WILL BE CHARGED THE COST OF OVERDUE NOTIFICATION IF THIS BOOK IS NOT RETURNED TO THE LIBRARY ON OR BEFORE THE LAST DATE STAMPED BELOW.



